STANKA, 1242AS

# В. Б. Станкевичъ ВОСПОМИНАНІЯ

1914-1919 г.

~ y

Берлинъ 1920 Издательство И. П. Ладыжникова Право собственности вив Россіи закръплено за авторомъ во всъхъ странахъ, гдъ это допускается существующими законами.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Übersetzungsrecht in fremde Sprachen.

#### ОГЛАВЛЕНІЕ

|    | Часть первая: Война.                        |     |
|----|---------------------------------------------|-----|
|    | Глава первая: Пріятіе войны.                |     |
| 1. | Передъ войной                               | 7   |
| 2. | Первые дни войны                            | 12  |
| 3. | Общественныя настроенія                     | 17  |
|    | Глава вторая: Въ юнкерскомъ училищъ.        | 24  |
|    | Глава третья: На военной работ в.           |     |
| 1. | На повиціонных работах                      | 36  |
| 2. | Обстановка и люди                           | 43  |
| 3. | Въ Петроградъ                               | 55  |
|    | Часть вторая: Революція.                    |     |
|    | Глава первая: Первые дни революціи          | 63  |
|    | Глава вторая: Исполнительный коми-<br>тетъ. |     |
| 1. | Внішній характеръ                           | 80  |
| 2. | Ни власти, ни войны                         | 91  |
| 3. | Пріятіе войны                               | 107 |
|    |                                             | 124 |
|    | Глава третья: Наступленіе 18-го іюня.       |     |
| 1. | Подготовка наступленія                      | 133 |
|    |                                             |     |

| Глава четвертая: Комиссарство на                                |         |     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| фронтъ.                                                         |         |     |
| 1. Командный составъ и сотрудники                               |         | 169 |
| 2. Comparchae macca                                             |         | 182 |
| Глава пятая: Паденіе Риги                                       |         | 202 |
| Глава шестая: Дёло Корнилова.                                   |         |     |
| 1. Политическая обстановка въ Петроградъ.                       |         | 215 |
| 2. Керенскій, Савинковъ, Корниловъ                              |         | 222 |
| 3. Конфликтъ                                                    |         | 229 |
| 4. Послъ дъла Корнилова                                         |         | 242 |
| Часть третья: Война въ стр<br>Глава первая: Октябрьское возстан |         | 3.  |
|                                                                 |         | 021 |
| 1. Hashavenie BB CTABEY                                         |         |     |
| 2. Возстаніе въ Петроградъ .                                    |         |     |
| 3. Въ Царскомъ Селв и Гатчинв                                   |         |     |
| Глава вторая: Паденіе Ставки                                    |         | 284 |
| Глава третья: Возстановленіе вос-<br>наго фронта.               | T O T . |     |
| 1. Брестскій миръ                                               |         | 301 |
| 2. Поъздка въ Литву                                             |         | 314 |
| 3. Въ Кіевъ                                                     | • .     | 321 |
| Глава четвертая: Въ Совденіи.                                   |         | 331 |
| Глава пятая: Послъдніе дни въ Рос                               | cin.    | 349 |
| Заключеніе                                                      |         | 354 |

## Часть первая Война

### Глава первая. ПРІЯТІЕ ВОЙНЫ.

#### 1. Передъ войной.

Осенью 1913 года я прочемь пробныя лекців въ петербургскомъ университетъ и ожидалъ утвержденія привать-доцентомь уголовнаго права ж командировки за границу. Въ особенности меня манила заграничная побыка возможностью работы надъ моей книгой, содержание которой уже вырисовывалось передо мной въ существенныхъ чертахъ: выводы ея я уже напечаталъ въ сборникъ статей по уголовному праву и, кромъ того, прочель докладь на събядв криминалистовь въ Петербургв. Работа эта меня увлекала. Я выбраль весьма общирную и «модную» тему объ «опасномъ состоянии преступника» и, разрабатывая ее, приходиль въ изумление отъ громадныхъ сдвиговъ въ практикъ и теоріи за послъднее Въдь на съвздъ русскихъ криминалистовъ я считалъ себя въ правъ выставить парадоксальные тезисы, что задачей современнаго, создающагося угодовнаго права является помощь преступнику и борьба съ наказаніемъ, при чемъ подкръпляль эти тезисы десятками фактовъ изъ области законодательства и цитатами изъ безспорныхъ авторитетовъ угодовнаго права... Въдь новое законодательство пълымъ рядомъ институтовъ, выработанныхъ практикой англо-саксонскихъ странъ, все время оттъсняло наказаніе на вадній планъ, стараясь воздействовать на преступника другими мфрами: леченіемъ, воспитаніемъ, опекой, словомъ — помощью. Вмъстъ съ тъмъ я наглядно ощущалъ тъснъйшую связь уголовнаго права со всъми другими областями общественной жизни и связь между видоизмъненіями карательной пъятельности и всего механизма человъческихъ взаимоотношеній. Всякое право, въ конечномъ счетъ, покоилось до сихъ поръ на наказаніи, на принудительно-устрашающемъ началъ. И я задавалъ себъ вопросъ, что это будеть за общество, гдв къ лицу, нарушившему законъ, витсто наказанія примтняють ласку и опеку. Въдь это болъе похоже на большую и добрую семью, чёмъ на прежнее государство. Именно, на семью... И не случайно дъти-преступники въ англо-саксонскомъ правъ называются «дётьми государства», которое, въ самомъ дълъ, со всей серьезностью материнскихъ ваботъ начинало выполнять свои родительскія обязанности. Да и въ Россіи въ послъднее время мы были свидътелями, какъ проступки дътей являлись для нихъ началомъ новой, болъе счастливой эры въ жизни, когда они впервые знакомились съ серьезной заботой, опекой, воспитательнымъ воздъйствіемъ и даже лаской, втягивая полчасъ всю семью въ сферу попечительнаго вниманія общества.

Мои выводы, конечно, не были общепризнанными. Но я уже имёль возможность высказывать ихъ въ докладахъ, въ статьяхъ, какъ въ научныхъ изданіяхъ, такъ и въ газетахъ и общихъ журналахъ. И мнѣ хотѣлось подвести подъ нихъ солидный фундаментъ въ видѣ большой систематической работы, опирающейся на всю доступную литературу и систематизирующей весь соотвътствующій законодательный матеріаль. Но для этого нужно было поъхать за границу.

За мною числились, однако, нъкоторые политическіе гръхи — три мъсяца въ «Крестахъ» за устройство митинга по случаю роспуска первой Государственной Думы и секретарство въ трудовой фракціи 3-ей Думы. Эти обстоятельства явились солиднымъ препятствіемъ, и дібло о моей командировив и привать-доцентуръ тянулось очень медленно и по большимъ ухабамъ, то проваливаясь, то вновь выползая наверхъ. Приходилось покамёсть заниматься публицистикой, формально числясь оставленнымъ при университетъ. Къ веснъ 1914 года я, совмъстно съ Сухановымъ и Богучарскимъ, редактировалъ журналъ «Современникъ». Но какъ разъ начинало чувствоваться значительное расхождение ввглядовъ Суханова и моихъ. Сухановъ стоялъ на строго сопіалистической точкъ зрънія и даже эволюціонироваль въ то время отъ народничества къ марксизму. Мнъ же казалось, что новое общество создается совствы иными путями. чёмъ предвилёли основоположники сопіалистической догмы, что каждый день приносить колоссальныя вавоеванія общечеловъческой солидарности, что классовая борьба значительно смягчается, что мелкими измъненіями и повседневной будничной работой создается новый строй, безъ сравненія болье волшебный и чудесный, чымь строй, о которомъ говорили и Фурье и Бебель. Мнв казалось, что само противоположение соціализма и либерализма въ значительной степени потеряло свой смысль. И, во всякомъ случав, въ Россіи, гдв политическія условія нуждались еще въ самыхъ примитивныхъ усовершенствованіяхъ, не стоило спорить изъ-за такихъ вопросовъ, которые практически могли встать на очередь еще въ очень далекомъ будущемъ.

Военные вопросы занимали насъ тогда менње всего. Но весною 1914 года, въ связи со статьей въ одномъ изъ германскихъ офиціозовъ, прокатилась волна тревоги, и тень войны на несколько дней надвинулась на всю Европу. Мы въ нашемъ журналъ, согласно нашимъ убъжденіямь и ваглядамь, отписались оть этого моей статьей, гдв я вышучиваль милитаризмъ утверждаль, что интересы народовь настолько переплелись между собой, что война стала физическимъ самоубійствомъ для всякой націи. Цитируя обращение нашихъ соціалъ-демократовъ къ соціаль-демократіи Австрін и Германіи, я высказываль надежду, что новыя международныя отношенія сложатся подъ знакомъ братской солидарности народовъ, а не ввъриныхъ выкриковъ шовинистовъ и милитаристовъ.

Но, несомивнию, это была только отписка. Мы не могли не видёть, что фактическое распоряжение всёми рессурсами европейскихъ государствъ находилось въ рукахъ людей, совершенно иначе глядъвшихъ на войну. Какъ-то разъ, при перелистывании журналовъ, мнъ попадся на глаза отрывокъ изъ воспоминаній германскаго кронпринца, гдв, между прочимъ, онъ пишетъ, что во время маневровъ, когда ему приходилось во главъ кавалерійскаго полка летъть въ атаку съ обнаженной шашкой, ему невольно думалось: какимъ счастіемъ было бы опустить шпагу на голову настоящаго, реальнаго противника. Но разв'в русскіе «принцы» и вообще правящія сферы были чужды такимъ чувствамъ? Болъе того, развъ не были они въ насъ самихъ?

Въдь военные вопросы въ Россіи переставали уже быть вопросами бюрократическихъ канцелярій и при посредстві Государственной Думы входили въ обиходъ общественности, которая уже давно втянулась въ фарватеръ военныхъ идей. Уже чувствовалось, что правое крыло русской общественности подчеркивало, что оно лучше справится съ военной задачей, чёмъ бюрократія. Дівлалось моднымъ говорить о вооруженіяхъ и со всёми техническими подробностями и деталями оценивать стратегические планы. Помню, весною, въ моментъ военной шумихи, я быль на засъданіи у лидера одной изъ опповиціонных партій Думы. Присутствовало много нарламентаріевь, во главѣ съ предсѣдателемъ одной изъ важнъйшихъ постоянныхъ комиссій. За ужиномъ и послъ ужина въ непринужденной бесёдё мы обменивались впечатленіями на злобы дня, и председатель комиссіи заявиль, что, действительно, пахнетъ войной, но для Россіи война не страшна, такъ какъ армія уже приведена въ порядокъ, финансы въ блестящемъ положении — всегда имъется большой запасъ свободной наличности, а на последнихъ маневрахъ неопровержимо сказалось, что французскія пушки Крезо во всъхъ отношеніяхъ превосходять нъмецкія пушки Круппа... Хотя перспектива войны воспринималась крайне абстрактно, какъ ариеметическая задача, какъ техническая проблема, но все же оптимистическія пифры и факты невольно будили какія-то гордыя ощущенія силы коллектива, невольно рождали мысль: «А что, если бы эту силу онустить на голову зазнавшемуся пруссачеству»... И когда въ апрълъ мъсяць, въ связи съ обсуждениемъ въ Госуд. Думь. такъ называемой, «великой» военной программы, Керенскій пытался возбудить въ обществ'в тревогу, что принятіе этой программы влечеть за собой войну, то онъ не встретиль серьезной поддержки даже въ кругахъ ближайшихъ сторонниковъ. — Даже въ «Современникъ» мы, на ряду съ антимилитаристическими статьями. которыя мало къмъ читались, печатали статьи о новъйшей военной техникъ, которыя читались съ большимъ интересомъ и вызывали большое одобрение издателя. И остается фактомъ: я теперь припоминаю сравнительно очень мало статей, гдв бы по существу разбирадся конфликтъ или противоръчіе интересовъ Россіи и Германіи. Но я прекрасно помню много военных соображеній и заключительный аккордъ предвоенной газетной тревоги: заявленіе Сухомлинова въ одной изъ газетъ, что Россія хочеть мира, «но она готова въ войнъ», при чемъ все ударение заявления было именно на готовности воевать.

#### 2. Первые дни войны.

Въ день полученія текста австрійскаго ультиматума Сербіи я выёхаль изъ Петербурга и свёдёнія о войнё получиль уже у себя дома, въ литовской глуши. Въ первый моментъ, исходя изъ принципіальнаго пассифизма, я говориль о необходимости соблюдать духовный нейтралитеть въ борьбё, тёмъ болёе что германская опасность послё выступленія Англіи представлялась крайне незначительной, и можно было ожидать, что въ пару недёль война закончится. Такому отношенію способствовала и среда, которая, хотя и привыкла къ русскому господству и была проникнута русской культурой, тёмъ не менёе, а, можетъ быть, именно поэтому всегда была склонна поиздёваться надъ

неудачами русской государственности. Даже обращение къ полякамъ вызвало больше ироническихъ усмъщекъ, чъмъ серьезныхъ надеждъ. «Что стоило», шутили провинціальные политики: «издать это обращеніе нъсколькими мъсяцами передъ войной... А теперь — не будетъ ли это только военной хитростью?»

Но изъ столицы приходили совсемъ иныя въсти. Засъданіе Думы, съ торжественнымъ объединеніемъ большинства партій, съ ръчами, ръшительно заглушившими сдержанныя и уравновъшенные голоса трудовиковъ и соціалъ-демократовъ... Ръчи представителей національностей, которые, казалось, были искренне захвачены всеобщимъ подъемомъ... Все это создавало бурные нотоки новыхъ воинственныхъ настроеній, разливавшіеся широко по всей странъ, которымъ трудно было противостоять.

Кромѣ того, война разгоралась совершенно по-иному, чѣмъ предполагали. Бельгія пройдена, французская армія на границѣ разбита, французское правительство переѣхало въ Бордо. Серьезные разговоры о невозможности удерживать Парижъ, въ виду котораго уже появились германскіе разъѣзды. Все это создавало впечатлѣніе страшной германской опасности. Это впечатлѣніе усиливалось сообщеніями о чудовищныхъ изобрѣтеніяхъ германской военной техники, о 42-хъ-сантиметровыхъ пушкахъ, о непреодолимости военной организаціи.

Пока дёло шло еще о бояхъ на французскомъ фронтё, дёло казалось болёе отвлеченнымъ. Но вотъ, послё ряда нашихъ успёховъ на всёхъ фронтахъ, пришло извёстіе о пораженіи подъ Сольдау. Необычный тонъ военнаго сообщенія, гдё надежды на успёшность новыкъ мёръ для парадивованія удара вовлагались на Господа Бога, цёлый рядь тревожных слуховь, отступленіе наших войскъ изъ Восточной Пруссіи, бои на Нёманё, — все это дало ощутить громадное преимущество германской военной техники и создало неясную тревогу за успёшный исходъ войны и опасенія, что она продлится не недёли, а, во всякомъ случав, долгіе мёсяцы.

И вотъ чуть им не къ концу перваго мъсяца мои настроенія ръзко измънились. Помню двъ свои статьи, напечатанныя въ то время — объ очень патріотическія... Одну изъ нихъ нѣкоторые называли «исторической», а другіе «истерической» — никто изъ представителей дівыхъ партій не высказывался въ пользу духовнаго пріятія войны съ такой безоглядностью. — Немпы, писаль я. воинственная нація, использовавшая всв завоеванія науки для военныхъ целей, напала на мирные народы, не умъющіе воевать. Для того, чтобы предотвратить искаженіе всего культурнаго развитія, необходимо и мирнымъ народамъ научиться воевать. Какъ Петръ Великій въ минуту опасности, послъ Нарвскаго пораженія, перелиль въ пушки церковные колокола, такъ и мы должны всв наши духовныя пънности и способности бросить на алтарь войны, отдавая не только матерію и живую силу, но принося наиболье тяжкую жертву - свой духъ. И въ качествъ примъра я предлагаль приступить къ организаціи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ курсовъ по военнымъ предметамъ для того, чтобы заинтересовать молодежь въ войнъ, въ военной техникъ и вызвать къ жизни тёхъ талантливыхъ военачальниковъ. которыхъ у насъ не хватало.

Въ другой статъв я, отвъчая на свои собственныя сомнънія о томъ, что возможныя побъды пойдуть на польву русской реакціи, писалъ,

что теперь нечего еще спорить изъ-за чести и славы, и что плоды побъды будуть принадлежать тому, кто болъе всего обусловить ее.

Переходъ въ новымъ настроеніямъ совершился настолько незамётно, что теперь я помню только два момента: начальный — только отрицаніе войны и ужасъ передъ ней и стремленіе остаться самому въ сторонъ, и конечный моменть — проповъдь участія въ войнъ, и участія не только тълеснаго, но всъми силами духа.

Но я не замвчаль тогда противоположности между этими двумя воззреніями. Я попрежнему крайне остро воспринималь несчастіе, причиняемое войной, и приводилъ сравнение, которое не разъ припоминалъ и впоследствіи: нынешняя война, совершенно небывалая по своему размаху — это міровая катастрофа, аналогіи которой мы находимъ лишь въ преданіяхъ древивищихъ временъ, во всемірномъ потопъ или вавилонскомъ столпотвореніи. И. согласно последнему сравненію, я комментироваль всё извёстія о новейшихъ изобрътеніяхъ, примъняемыхъ на войнъ. Всв чудеса нашей величавой техники изъ-за смвшенія языковъ валятся теперь на наши б'адныя головы, словно наказывая насъ за нашу смълость въ деракомъ устремлении вверхъ, къ сверхчеловъческому могуществу.

Но мив казалось, что мой военный пыль легко примиряться даже съ такими пассифистскими настроеніями. Ходъ разсужденій быль таковь:

Война ужасна, и результаты могуть быть ужасны, въ особенности, если одна сторона побъдить. И такъ какъ мив казалось, что Германія имъла всв шансы побъды, то необходимо было сражаться съ нею, чтобы окончить въ ничью. Опасность надъ Парижемъ, опасность

надъ Варшавой, поэтому надо защищать Парижъ и Варшаву... Но, говорилъ я, если дойдеть очередь до Берлина, и если это дъйствительно будеть угрозой не только германскому правительству, но германскому народу — тогда необходимо будеть защищать нъмцевъ. Нужно, чтобы война окончилась въ ничью, тогда долго никто не ръшится болъе воевать, но если одна сторона побъдитъ — тогда военная психологія только укръпится. Надо воевать противъ Германіи для того, чтобы предотвратить возможность, что война окончится побъдой на чьей-либо сторонъ.

Страннымъ образомъ, даже соображенія международной солидарности способствовали созданію военной психологіи. Для меня имъло большое значеніе, что я чувствоваль себя дійствующимъ въ унисонъ съ демократіей Англіи надъ моимъ столомъ висёли портреты Асквита и Ллойдъ-Джорджа... Правда, висёль и портретъ Бебеля. Но Бебель быль оппозиціей въ своей странъ, и то, что его послъдователи поддерживали войну и голосовали за военные кредиты, служило опять-таки доводомъ въ пользу участія въ войнъ: смотрите, воть какъ истинные демократы, у которыхъ мы всегда учились политической мудрости, поступають въ минуту войны — они, скрвия зубы, поддерживають ненавистное правительство... Мы должны слъдовать ихъ примъру и также, скръпя зубы, поддерживать свое правительство.

Таковы были идейныя оправданія, сознательный ходъ мыслей. Но логика дёйствовала на фонт самыхъ разнообразныхъ и неожиданно благопріятствующихъ настроеній. Оказалось, что война отозвалась въ душё тысячью разнообраз-

ныхъ переживаній, которыя мы познали только во время войны.

14.9

Они пришли къ намъ неожиданно безъ подготовки, безъ возможности критическаго отношенія, безъ подготовленныхъ контръ представленій, и потому стали почти монопольными въ нашей смущенной, сбитой съ толку душъ.

Уже разговоры о бояхъ на Нѣманѣ, гдѣ назывались знакомыя мѣста, будили во мнѣ странный, неожиданный, но властный вопросъ: война въ предѣлахъ твоей родины, почему ты бездѣйственъ, почему ты не слышишь звука боевой трубы?...

Вотъ тянутся по улицамъ какіе-то военные обозы — невольное стремленіе итти съ ними, отправиться въ невѣдомую даль, переживать невзгоды, непогодь, неудобства и опасности, лишь бы не оставаться дома, когда идетъ борьба. Вѣдь это идетъ Россія, борющаяся за свое существованіе, та самая Россія, гдѣ все — свое, и съ которой связано столько надеждъ, и чаяній, и вѣры...

Словомъ, все, и тайные инстинкты, и идеологические выводы, и эстетическия представления, и бытъ, и дътския воспоминания, и эпосъ любимыхъ героевъ, и воспоминания о юношескихъ играхъ — все говорило въ пользу войны. И что можно было противопоставить этому, кромъ сухихъ, абстрактныхъ, безцвътныхъ разсуждений? Разсказъ Фламмаріона, какъ онъ въ осажденномъ германцами Парижъ работалъ надъ изобрътеніемъ свъто-измърительнаго аппарата?

#### 3. Общественныя настроенія.

Мит кажется, что мой ходъ мысли и отнотение из войнт не представляль собою чеголибо принципіально отличнаго отъ хода мыслей большинства русскаго общества, во всякомъ случаѣ — лѣвой части его.

Вначаль очень многіе восприняли войну, какъ катастрофу, несчастіе. Помню предсказанія В. В. Водовозова о томъ, что въ результатъ войны на улицахъ Петербурга и Берлина будуть ходить медвъди... Помню впечатлъніе, произведенное статьей Г. А. Ландау о сумеркахъ, сгущающихся надъ Европой, которая сама себя уничтожаеть въ безсмысленной войнъ. Помню растерянность «Русскаго Богатства», которое въ ужасъ передъ войной старалось утъшить себя только тъмъ, что война расшатаетъ частную собственность и тъмъ приблизитъ водарение новаго общественнаго строя. Даже въ такихъ правыхъ органахъ, какъ «Русская Мысль», гдъ развивались имперіалистическія взгляды П. Б. Струве, и тамъ была растерянность, и авторъ одной изъ статей характерно отмъчаль, что послъ перваго угара манифестацій и патріотическаго воодушевленія хотвлось вернуться домой, разобраться въ душъ, найти примирение для новыхъ фактовъ, такихъ необычныхъ для всегдашняго строя мыслей.

Эта растерянность надолго оставила слѣды. Многіе до конца войны такъ и оставались «у себя дома», разбираясь въ своихъ ощущеніяхъ или горюя надъ совершившейся катастрофой. И почти во всѣхъ чувствовалось, что война воспринимается, какъ нѣчто внѣшнее, чужеродное: масса русскаго общества никогда не почувствовала въ войнѣ своего собственнаго дѣла. Оно говорило: «мы сочувствуемъ войнѣ», «мы помогаемъ ей», но оно не сказало: «мы воюемъ». Но зато настроенія сочувствія и желанія помогать

явились немедленно и очень скоро стали всеобщими.

Правда, духовная мобилизація совершалась не стройно. Чуть ли не каждый имълъ свою собственную теорію воспріятія войны или даже нъсколько теорій - послъдовательно или одновременно. Во всякомъ случав, не помню, чтобы одна вакая-либо идеологическая концепція или хотя бы отчетливое чувство объединяло всёхъ. Всв воспринимали войну, какъ факть, но каждый посильно старался создать себъ духовную атмосферу для нея. Однако, въ большинствъ случаевъ результать быль одинь и тоть же: различие теорій давало поводъ къ оживленнымъ спорамъ и страстнымъ преніямъ, но практическій выводъ быль всегда — войну надо пріять. Правда, были значительные оттънки практическаго смысла воспріятія. Для однихъ, назовемъ ихъ «правыми», дёло сводилось къ безусловной помощи правительству — въ поступленіи добровольцемъ въ армію (добровольцемъ если не въ формальномъ, то въ психологическомъ смыслъ слова) или въ развертываніи военно-вспомогательной дъятельности. Для другихъ - и въ нимъ принадлежало большинство моихъ политическихъ друзей — задача представлялась въ видъ служенія войнъ критикой правительства, предостереженіемь его оть ошибокь, грозящихь успіху войны или ея принципіальной чистотв: преслвдованія евреевь на театръ военныхъ дъйствій, свиръпствование цензуры, политика Бобринскаго въ Галиціи — все это давало оправданіе этой идеологіи борьбы внутри какъ помощи войнъ на фронтъ. Керенскій, Кускова, Лутугинъ, Потресовъ, Пъщехоновъ, Богучарскій, Мякотинъ и круги, группировавшіеся вокругъ Вольно-Экономическаго общества, особенно отчетливо формулировали и практически проводили эту линію. Можно указать еще существенное различіе въ идеологіи въ томъ, что для однихъ первенствующую роль играли національные интересы Россіи, для другихъ же — соотношеніе міровыхъ силъ и интернаціональныя послъдствія войны. Но все это было — различіе въ путяхъ служенія или использованія войны, не колебля общаго пріятія ея.

Но война не особенно и нуждалась въ теоретическомъ обосновании.

Что-то азартное, захватывающе-интересное, какъ въ совершенно новомъ спортивномъ развлеченіи, было въ войнъ. Даже сидя въ своихъ кабинетахъ, всъ дълались немного военными, имъя свои гипотезы, свои теоріи, свои стратегическіе взгляды, оправданія которыхъ ждали отъ войны. Кром'в того, бытовымъ образомъ война захватывала даже штатскихъ людей. Одинъ отличился при мобилизаціи удачной организаціей снабженія пищей сборныхъ пунктовъ. Другой увлекся помощью семьямъ запасныхъ. Третій обнаружилъ поразительные таланты при сборъ пожертвованій на подарки солдатамъ. Четвертый съ восторгомъ дълится впечатлъніями о повздев во Львовъ. А кто слышалъ пушечный выстрёль или свисть ружейной пули — тотъ уже совсвиъ увлеченъ войной, которая де будить въ насъ геройскіе инстинкты. Все это мелочи, но онъ заволакивали смыслъ войны, ея истинный ликъ.

Даже женщины были втянуты въ войну. Стали служить въ лазаретахъ, сестрами милосердія, стали работать во всякихъ благотворительно-патріотическихъ учрежденіяхъ. И о войнъ стали говорить съ такой же готовностью, какъ и мужчины. Это имъло огромное значеніе. Ни-

какіе призывы и прокламаціи не дъйствують такъ, какъ одно только колебаніе со стороны женщины удерживать своего близкаго отъ войны:

— Если уже она колеблется, значить я долженъ итти!

Но я помню лишь одну женщину, которая, правда, не говорила противъ войны, но съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и своего права говорила, что не понимаетъ войны, не понимаетъ увлеченія ею, и своихъ близкихъ людей сама для этого непонятнаго и чуждаго дъла не отдастъ. — Но въ большинствъ было даже не колебаніе, а прямое сочувствіе, подчеркнутая готовность къ самопожертвованію, а подчасъ и требованіе. Какъ ничтожна область сознательной идеологіи въ этой войнъ! Но, заразившая массы и питаемая скрытымъ расположеніемъ, война превращалась въ силу, побъждающую величайшія душевныя переживанія.

Кромѣ того, война стала единственнымъ большимъ дѣломъ, дающимъ возможность работать и зарабатывать. И кто не поддавался ни теоріи, ни новымъ чувствамъ, того загоняла въ это дѣло житейская необходимость, даже если не было воинской повинности. Всѣ мирныя отрасли труда или отмирали или чахли, и лишъ тѣ предпріятія и учрежденія, которыя коть какимъ-либо краешкомъ связаны были съ войной, пышно расцвѣтали, поглощая все ищущее труда и заработка. Но, вставъ, въ силу необходимости, на военное дѣло, пріискивали теоретическое оправданіе своей слабости. И легче всего, конечно, было поддаться общему тону настроеній, пріемлющихъ войну.

И смежно, въ той же плоскости, стоятъ еще иныя соображенія. Помню одинъ разговоръ от-

носительно матеріальных дель. Несколько товарищей, жалуясь на теперешнее матеріальное положение, утъщали себя, что послъ войны все ивмънится, въ особенности если война окончится успъшно. Тогда откроются самыя широчайшія перспективы для службы на всехъ поприщахъ - подумать только, нпр., о взятіи Константинополя. И среди представленій о самой войнъ, о бояхъ, переходахъ, преслъдованіяхъ и пр., не малую роль играло представление о возможности легкой наживы, добычи, чему не мало, въ концъ концовъ, способствовали какъ разсказы о поведеніи нашихъ войскъ въ Восточной Пруссіи, такъ и не прекрашающіяся свъдънія о поведеніи войскъ противника въ оккупированныхъ областяхъ Россіи и Франціи. Несомніню, война будила самые низкіе инстинкты во всёхъ областяхъ. И многіе офицеры совершенно спокойно говорили, что не стоитъ дома покупать бинокль или револьверъ, такъ какъ гораздо лучшіе можно легко достать на фронт'в во время боевь, въ особенности если пообъщать толковымъ солдатамъ вознаграждение за это.

И что можно было противопоставить этому комплексу мыслей, чувствъ и интересовъ? Единственной слышной критикой войны была виослёдствіи аргументація Суханова. Но вначалё и Сухановъ аргументировалъ совершенно иначе и былъ однимъ изъ первыхъ, кто очень активно всспринялъ войну, хотя по совершенно особымъ соображеніямъ. Онъ находилъ, что необходимо, чтобы война окончилась разгромомъ одной изъ реакціонныхъ странъ, революціей въ ней. Такъ какъ, по его мнёнію, положеніе Германіи безнадежно, то необходимо разгромить ее до конца, взять Берлинъ и пр. Лишь позднёе онъ измёнилъ свое мнёніе и въ рядё статей и книгъ

развивалъ анти-военную идеологію, доказывая, что Россія не имъетъ никакихъ интересовъ въ войнъ, что она «наймитъ» союзниковъ, которые, испуганные промышленнымъ развитіемъ Германіи, побъжденные «рублемъ», взялись за «дубье»... Но такъ какъ самъ Сухановъ не дълалъ выводовъ относительно необходимости сепаратнаго мира, разъ война уже началась, то его выводы, встрътившіе больше брани, чъмъ дъловыхъ возраженій, имъли, по существу, историческій характеръ. Подлинный же циммервальдизмъ и пораженчество ютились въ глубокомъ подпольт или въ эмигрантскихъ кругахъ и никакого даже отдаленнаго вліянія на настроенія имъть не могли.

#### Глава вторая.

#### ВЪЮНКЕРСКОМЪУЧИЛИЩЪ.

Какъ-то на одномъ собраніи, послѣ моей горячей рѣчи о необходимости подчинить всѣ интересы войнѣ, Керенскій замѣтилъ, что, если я хочу быть послѣдовательнымъ, я самъ долженъ итти на войну.

Не безпокойтесь, съ раздражениемъ отвътилъ я ему, — вы меня вскоръ увидите въ военномъ платъъ.

И, дъйствительно, съ перваго декабря я преобразился въ юнкера Павловскаго военнаго училища, въ «павлона», какъ насъ называли тогда. Трудно представить себъ большій контрастъ, чъмъ это превращеніе представителя вольной профессіи въ предметъ цуканья и неустанной муштровки.

Уже первыя впечатлънія изумили меня. Мы, новички, стояли еще разношерстной толпой въ очереди къ докторскому осмотру, какъ все зданіе — а зданіе было выстроено на славу прочно, Николаевскими временами дышали стъны двухаршинной толщины — стало дрожать отъ мърныхъ ударовъ наверху, при чемъ до насъ доносились какіе-то странные истерическіе крики, значенія которыхъ мы не могли разобрать. Въ тотъ же день я узналъ, въ чемъ дъло: это воспитанники

шли ротами въ столовую, держа «ногу твердо», то-есть выбивая ногами изо всъхъ силъ, при чемъ «старшіе» въ качествъ погонщиковъ шли по сторонамъ, выкрикивая все время «лѣваправа» или «ать, два, три, четыре». Къ концу моего пребыванія въ училищѣ начальство вынуждено было само прекратить эти прогулки, такъ какъ зданіе не выдержало, и полы стали давать трещины. Но въ первое время, дивясь самъ себъ и другимъ, я выбивалъ ногой, какъ другіе, при чемъ единодушное мнѣніе моего начальства было, что я феноменъ по неумѣнію кодить и въ особенности махать руками.

Вечеромъ новая неожиданность. Мы, юнкера, остались въ ротв одни, безъ офицеровъ - всъ вчерашніе студенты, помощники присяжныхъ повъренныхъ; словомъ, молодежь. Казалось бы, можно было на минуту позабыть о маханій руками и поворотахъ головы... Но не тутъ-то было. Намъ, новичкамъ, или, какъ называнись по-юнкерски, «козерогамъ», надо было представляться «старшему учителю», тоже юнкеру старшаго выпуска, т. е. поступившему въ училище двумя мъсяцами раньше. Процедура состояла въ томъ, что надо было пройти «вольно», т. е. махая руками шаговъ двадцать, потомъ, за четыре шага до старшаго учителя, поднять руку къ фуражкъ, держа ногу твердо, а за два шага надо было остановиться и произнести стереотипную фразу: «Молодой человъкъ со стороны, фамилія такая-то, представляется по случаю зачисленія въ Павловское военное училище». Потомъ - полуоборотъ направо, не отрывая глазъ отъ учителя, и съ первымъ шагомъ оторвать руку отъ фуражки, повернуть одновременно голову и отойти въ сторону. Мив, какъ и другимъ товарищамъ, съ трудомъ давались эти первые шаги служенія войнѣ, и при общемъ смѣхѣ мнѣ пришлось продѣлать это разъ десять, пока прихотливый вкусъ «старшаго» былъ удовлетворенъ.

Каждый день приносиль что-нибудь новое и неожиданное. Прежде всего и непріятите всего поразило отсутстве отпусковъ. Занятія были только до 5 часовъ, послъ же вечеръ былъ совстмъ свободный, проводимый обычно самымъ нельшымь образомь, въ разсказывании анекдотовъ и пр. Почему бы не имъть права выйти и посетить семью или знакомыхъ? Но не тутъто было. Отпускъ полагался всего два раза въ недълю и при томъ не сразу послъ поступленія въ училище, а лишь недъли черезъ двъ, послъ того какъ воспитанникъ достаточно усвоитъ правила отданія чести. Увы, я быль совершенно неспособенъ къ премудрости шагистики, одинаково плохо отдаваль честь, «съ поворотомъ головы нальво», какъ и «съ поворотомъ ея направо», и приводилъ учителей въ полное отчаяніе своимъ неуклюжимъ вставаніемъ фронтъ. Съ большимъ трудомъ, после целаго ряда экзаменовъ и переэкзаменовокъ, удалось получить разръщение покинуть училище на нъсколько часовъ, и то лишь послё того, какъ я сообщиль, что моя квартира почти рядомъ съ училищемъ, при чемъ мнѣ были даны настоятельные совъты — не ходить по улицамъ и немедленно итти домой и сидъть тамъ безвыходно. Но и это еще не все... Сама процедура выхода была крайне тягостной и связанной со многими затрудненіями, рапортами, докладами, поворотами, топаніемъ, маханіемъ руками и отпаваніемъ чести.

Особенно были непріятны и много огорченій доставляли «старшіе». Воспитанники, пробывшіе

въ училищѣ два мѣсяца, переводились въ разрядъ старшихъ, пользовавшихся извѣстной дисциплинарной властью. Изъ нихъ же набиралось младшее начальство, при чемъ, конечно, выбирались наиболѣе подходящіе, т. е. грубые, формалисты, придиры и крикуны. Въ этомъ выборѣ начальство проявляло замѣчательную проницательность, и очень рѣдко случалось, чтобы выборъ былъ неудаченъ. И новое начальство изо всѣхъ силъ старалось оправдать оказанное ему довѣріе, доводя своей грубостью и придирчивостью до слезъ робкія и слабыя натуры среди подчиненныхъ.

Особенно большой просторъ для придирчивости давали правила укладки платья передъсномъ. Платье должно было быть уложено въстрого опредъленномъ порядкъ такимъ образомъ, чтобы бълье, брюки, гимнастерка и поясъ вмъстъ составляли правильную фигуру, въ 8 дюймовъ ширины и длины и около 5 дюймовъ высоты. Несмотря на всъ старанья, поношенное платье не хотъло укладываться въ законныя формы. И ретивымъ «старшимъ» доставляло особое удовольствіе обходить столики по ночамъ и будить иногда по нъскольку разъ неудачнаго геометра за торчащій кончикъ гимнастерки и недостаточно приглаженные носки.

Подобная придирчивость съ одной стороны совдавала мелочность съ другой. И я помню великое торжество моихъ товарищей по выпуску, когда однажды мнъ удалось «посадить въ лужу» одного изъ самыхъ непріятныхъ, глупыхъ и придирчивыхъ старшихъ. Дъло было за столомъ во время объда. Старшій о чемъ-то спросилъ моего сосъда. Тотъ по простотъ душевной отвътилъ:

<sup>—</sup> Я не внаю, господинъ старшій.

- Надо отвъчать «не могу знать», а не «не знаю», наставительно отмътилъ старшій.
- Позвольте доложить, вмёшался я въ разговоръ.
  - Ну, докладывайте, въ чемъ дъло?
- Намъ батальонный командиръ запрещаетъ на урокахъ произносить «не могу знать» и всегда напоминаетъ поговорку Суворова, что «немогузнаекъ» надо бить по мягкимъ частямъ ниже спины.

Весь столь окаменёль отъ изумленія передь моей дерзостью и ожидаль, что будеть дальше. Дёло закончилось тёмь, что курсовой офицерь вызваль меня передъ строй роты и сдёлаль сравнительно, впрочемь, мягкое внушеніе за «тонь» моего замёчанія, но такое же внушеніе было сдёлано и старшему за неумёстный формализмь.

Всъ эти мелочи, забавныя издали, но весьма тягостныя во время переживанія, мішали и искажали занятія, которымъ я пытался отдаться со всёмъ жаромъ. Вездё приходилось стадкиваться съ чрезвычайной формалистикой и очень много времени тратить на зубрежку такихъ уставовъ, которые могли пригодиться только въ мирное время. Но наши офицеры привыкли отождествлять военную жизнь съ исполнениемъ опредъленнаго количества уставовъ и не могли примириться съ мыслью, что офицеръ военнаго времени можетъ не зпать какихъ-нибудь мелочей распорядка въ казармахъ. Впрочемъ, и при желаніи они ничему иному не могли насъ научить. такъ какъ невъжество рядовыхъ офицеровъ было поразительное. И волей-неволей приходилось вубрить правила о томъ, когда въ казармахъ могуть быть выдаваемы дрова, или что должень сдёлать подчиненный, если встрётить начальника на узкомъ мъстъ, или обязанности барабанщика. При нъкоторой способности въ короткое время и на короткое время удерживать въ головъ громадное количество свъдъній, я скоро вналъ уставы лучше офицеровъ и нъсколько разъ доставилъ себъ удовольствіе «посадить въ лужу» офицера, особенно одного штабсъ-капитана, читавшаго намъ уставы и славившагося своимъ формализмомъ.

Все это было, конечно, страшно мелочно. Нпр. во время экзамена по винтовкъ, гдъ все казалось бы должно было быть направленнымъ на существо дъла, штабсъ-капитанъ все время придирался къ чисто формальнымъ мелочамъ, требуя не только знанія дъла, пониманія соотношенія частей и умънія разбирать винтовку, но и того, чтобы все это дълалось «по уставу». Такъ, при отвътъ одного изъ товарищей, онъ прерваль:

- Это не по уставу... Защелку магазинной коробки надо вынимать большимъ и указательнымъ пальцами правой руки, а не большимъ и среднимъ... Ужъ коли отвъчать уставы, такъ надо по уставу...
- Господинъ капитанъ, позвольте доложить, вмѣшиваюсь я съ мѣста...
  - Въ чемъ дѣло?
- Въ Наставленіи сказано, что защелку надо вынимать именно большимъ и среднимъ пальцемъ.

Провърили по уставу — оказалось, я правъ. Юнкера торжествуютъ и ликуютъ. Но черезъ день — месть. Начало урока. Входитъ штабсъкапитанъ — онъ былъ въ этотъ день дежурнымъ по батальону — грустный, озабоченный и унылый. Садится и произноситъ меланхолическимъ голосомъ:

- Юнкеръ Станкевичъ.
- Здесь, г. капитанъ.
- Видите ли, юнкеръ Станкевичъ, когда сегодня всё роты шли въ столовую, я стоялъ и внимательно смотрёлъ, какъ юнкера идутъ. И знаете: кто шелъ хуже всёхъ?
  - Никакъ нътъ, г. капитанъ.
- Вы шли хуже всѣхъ. Садитесь, юнкеръ Станкевичъ.

Но мы жили не только въ атмосферъ мелочей и формалистики, но и въ атмосферъ въчнаго страха. Наказанія лишеніемъ отпуска, вивочередными нарядами и карцеромъ сыпались, какъ изъ рога изобилія, особенно на новичковъ. Сыпались неожиданно, непредвидимо, неустранимо: сыпались за пустяки, за случайные промахи и даже совстви безъ промаховъ — при мит былъ случай назначенія карцера за недостаточно веселый взглядъ. Мив «всыпали» четыре наряда за то, что, будучи дежурнымъ, не вышелъ въ корридоръ роты на встръчу ротному командиру съ рапортомъ, хотя наканунъ дежурный получилъ выговорь отъ батальоннаго командира именно за то, что рапортоваль ему въ корридоръ - «внъ помъщенія роты»... Какъ-то уже поль конецъ пребыванія въ училищъ, въ разговоръ съ моимъ товарищемъ, я жаловался на ту психологію въчнаго страха передъ какими-то бъдствіями и напастями, которыя подкарауливають на каждомъ шагу изъ-за каждаго угла. Мой товарищъ, уже отдъленный командиръ, смъялся и говорилъ, что теперь, спълавшись «старшимъ», онъ началъ чувствовать себя вполнъ увъренно и не думаеть, чтобы могь попасться. По странной ироніи судьбы, черезъ полчаса, во время самаго мирнаго урока топографіи, мой бъдный отдъленный улыбнулся невпопадъ какъ разъ въ то

время, какъ преподаватель топографіи запутался въ объясненіяхъ существа горизонталей. Преподаватель рішиль, очевидно, что улыбка относится къ нему, и засадиль отділеннаго на пару сутокъ въ карцеръ. Но этимъ его бідствія не окончились: на слідующее утро онъ опять «заскочиль». Одинъ изъ младшихъ юнкеровъ его отділенія отвітиль что-то невпопадь батальонному командиру. Батальонный командиръ рішиль, что такое грубое незнаніе объясняется недостаточнымъ вниманіемъ отділеннаго, и засадиль его уже на 8 сутокъ...

Въ этой жизни, съ утра до вечера полной напряженности, вниманія къ мелочамъ и опасеній, большія мысли естественно исчезали. Даже война была мало зам'єтна въ училищі. Въ роті очень удивились, когда я принесъ собственную карту военныхъ дійствій и просиль разрішенія повісить ее въ поміщеніи роты, да и тогда очень немногіе слідили по карті за моими флажками. Военный порывъ, который быль несомнінень во многихъ, невольно пріобріталь какой-то пассивный, недіятельный характеръ.

Сперва я быль склонень объяснять всё эти особенности юнкерской жизни складомъ нашего училища, которое издавна славилось суровостью своего режима. Но впослёдствіи, ознакомившись съ другими частями военнаго механизма, я поняль, что это опредёленная система.

Въ системъ этой нътъ мъста довърію къ чувству и мысли человъка. Порывъ, воодушевленіе, настроеніе, убъжденіе — все это ненадежно, непрочно. Война же требуетъ увъренности, что всякій приказъ будетъ всегда выполненъ. Механизированіе человъка, превращеніе его въ автоматъ, исполняющій приказъ безусловно просто потому, что это приказъ — вотъ

задача военнаго воспитанія. Поэтому — «голову выше и ногу тверже, здёсь вамъ не университеть», въ атмосферъ страха и формализма. И быть можеть, что для своихъ задачь эта система была правильной и единственно цълесообразной. Помню яркіе моменты, когда непривычныя слова и вещи царапали душу почти физическимъ ощущеніемъ какого-то безпорядка, неправильности, противоестественности и бездушности. Нпр., при разборъ винтовки намъ объясняли устройство штыка и задали вопросъ: зачъмъ у штыка имъются выемы или «долы», и кощунствомъ прозвучало объясненіе:

— Для того, чтобы легче стекать крови.

Хотълось въ первую минуту съ отвращеніемъ отбросить въ сторону штыкъ, хотвлось, по крайней мъръ, осмыслить эту фразу, найти примиреніе съ ней. Но некогда, офицеръ объясняеть дальше, заставляеть повторять, грозить взысканіями за невниманіе къ вопросу, какой стороной отвертки надо отвинчивать очередной винтъ при разборкъ... Потомъ всего 5 минутъ перерыва, во время котораго надо переодъться съ ногъ до головы для строевыхъ занятій. Потомъ усиленная муштра. Потомъ въ строю, выбивая ногой и махая руками, въ столовую на объдъ. Потомъ полготовка къ репетиціи. Молитва и еще упражненія въ отдачв чести, а то завтра не пустять въ отпускъ. Потомъ сонъ. А на другой день мы на этотъ же вопросъ уже всв радостно, что помнимъ объяснение, хоромъ кричимъ: «Для того, чтобы стекать крови». А черезъ мъсяцъ — сами объясняли другимъ.

Но были, несомивнно, и хорошія стороны въ этихъ первыхъ шагахъ военной жизни. По-

«голо стоянныя нивер всвхъ насъ, слишкомъ много сидящихъ и не-13Ma. эта ( эпросы «IOID

я просто погибну отъ постоянныхъ сквозняковъ, гда на которые я долженъ быль выходить разгоряу пот ченный посл'в строевых в ученій. Но докторъ орыц только улыбнулся на мои жалобы, и я самъ, и об не замвчая того, привыкъ къ новой жизни наи нам столько, что сталь даже бравировать: выбъгая во время нашей «большой перемёны» на дворъ въ самые лютые морозы въ одной гимнастеркъ и безъ фуражки и катаясь съ горъ на салазкахъ, дыша всею грудью морознымъ воздухомъ. OBE. Потомъ, къ началу весны, насъ отправили враще въ лагерь для практическихъ занятій на мъст--\$10G ности. Пробыли тамъ двъ недъли какъ разъ нави перелома отъ зимы къ веснъ: когда прівхали, ъ объ все было еще покрыто снъгомъ. Въ первые дни DOSET! промокали насквозь отъ маршировки въ дырякаво4 выхъ сапотахъ по тающему снъту. Потомъ вязли e.HOH на футь въ размокшей глинистой почвъ. Подъ UHVT

физическія упражненія

подвижныхъ горожанъ. Я постоянно раньше

страдаль простудой, и мив казалось, что здёсь

освъжили

), BH ю на Μo a T0

:БТЬСГ

Ho.

сонъ. VXe

DOMB ». A

> жизни . . . Ученіе подвигалось къ концу. Явились досуги. И туть военно-техническій интересь могь находить безпрепятственное удовлетвореніе. Въ

> конецъ — дни были теплые — бродя по окрест-

ностямъ, наслаждались весеннимъ солнцемъ. Все

время приходилось рашать разнообразныя так-

тическія задачи: на сторожевое охраненіе, на

наступленіе, на укръпленіе позиціи; приходи-

лось пълать съемки. Но это заставляло все время

внимательно приглядываться къ местности, ко

всвиъ холмикамъ, бугоркамъ и изгибамъ лощинъ,

усиливало близость къ природъ. Такую весну

отмечая всякій кустарникь, рощу. Это

мало кто изъ насъ имълъ въ теченіе

OH TIO I

общемъ, преподавание въ училищъ скоръе душило интересъ, чъмъ вызывало его. Но, быть можеть, это участь всякаго средняго преподаванія. Но мы имъли и исключеніе — лекціи по тактикъ были полны подлиннаго интереса и примъчательности. Ихъ читалъ полковникъ, уже успъвшій побывать на войнь, попасть въ плынь съ тяжелой раной, освободиться (онъ, будучи парламентеромъ, по ошибкъ былъ обстрълянъ) и вернуться преподавать въ училище. Онъ любиль войну и разсказываль о ней съ восторженной страстью. Глаза горъли, весь онъ воодушевлялся, каждое правило поясняль тысячью примъровъ изъ жизни, изъ военныхъ воспоминаній, изъ опыта маневровъ, изъ литературы... Онъ невольно заражаль своей страстностью и другихъ. Онъ тоже былъ безпощаденъ и суровъ въ требованіяхъ и въ формализмѣ. Но подлинная страсть къ военному дълу наполняла этотъ формализмъ содержаніемъ. Онъ върилъ въ военное дело и старался передать эту веру и намъ, посвятивъ нъсколько лекцій доказательствамъ, что война свойственна природъ человъка. И странно - даже самые отъявленные лънтяи, жестоко страдавшіе отъ его требовательности, гордились темъ, что они проходятъ тактику подъ его руководствомъ. Но это было нсключение въ унылой и сърой атмосферъ ка-зенныхъ стѣнъ.

Нашъ выпускъ, въ видѣ исключенія, держали въ училищѣ не четыре, а цѣлыхъ иятъ мѣсяцевъ. Двѣ недѣли послѣдняго, дополнительнаго, мѣсяца мы провели въ лагерѣ, но послѣднія двѣ недѣли мы ничего не дѣлали. Досугами этихъ дней я старательно воспользовался для

and the second s

чтенія военныхъ книгъ. Особенно тщательно я овнакомился съ исторіей японской войны и зналъ чуть ли не наизусть всё перипетіи даже такихъ сложныхъ боевъ, какъ подъ Ляонномъ и Мукденомъ. И у меня при чтеніи складывалось впечатлёніе: войны не было. Съ русской стороны не было проявлено ничего, что можно было бы назвать хотя бы защитой. Всё этапы войны неопровержимо свидётельствовали, что армія не умёла воевать: жалкія попытки маневровъ нечамённо оканчивались неудачей, защита сводилась къ отступленію. Войны не было не только духовно, но и технически.

Выходь изъ училища — цѣлое событіе для юнкера. Вѣдь всѣ мы были «нижніе чины». И вся система училища была построена на подчеркиваніи принципа громадной разницы между офицеромъ и нижнимъ чиномъ. И всѣмъ намъ, уже пропитаннымъ военнымъ духомъ, казалось крайне заманчивымъ, чуть ли не переходомъ черезъ какую-то пропасть, надѣть погоны, хотя бы съ одной звѣздочкой. И нѣкоторые, въ особенности изъ воспитанниковъ кадетскихъ корпусовъ, вабавляли насъ всѣхъ своими вдохновенными разсужденіями, какъ это будетъ «тонно» надѣть «галифе» и фуражку съ кокардой и всунуть пятерку первому солдату, отдавшему честь.

#### Гнава третья.

#### НА ВОЕННОЙ РАБОТЪ.

#### 1. На повиціонных в работах в.

Наконецъ, послъ долгой и утомительной, а въ вначительной степени и безполезной подготовки, началась военная работа въ настоящемъ смыслъ этого слова.

Первые шаги были такъ же неожиданны, какъ и въ юнкерскомъ училищв. Такъ какъ изъ училища дорога была одна — въ запасный батальонъ, то я избралъ 1-ый запасный на Охтъ. Въ назначенный день мы, человъкъ 20 молодыхъ прапорщиковъ, собрались въ батальонной канцеляріи. Насъ выстроили «по росту». Вошелъ батальонный командиръ, старенькій, но бойкій генералъ. Каждый изъ насъ по очереди рапортовалъ заученную формулу представленія начальству, генералъ жалъ руку и разспрашивалъ, при чемъ, въ сущности, интересовался только однимъ вопросомъ:

— Были ли вы портупей-юнкеромъ и которымъ по счету окончили училище?

Онъ высказалъ большое неудовольствіе, когда первые рапортовавшіе всё оказались даже не изъ первыхъ десятковъ. Немного утёщился

на мив, когда узналь, что я окончиль училище первымь, но радость его была омрачена твмь, что я не быль фельдфебелемь и несъ скромную должность ротнаго библіотекаря!

Мнт не хоттось на военной службт отдать себя въ полное распоряжение начальства, а хоттось по-своему использовать себя. Поэтому въ первый же день моего пребывания въ запасномъ птхотномъ батальонт на Охтт я отклонилъ предложение быть дтлопроизводителемъ батальоннаго суда: какъ разъ это мтсто освобождалось, и за меня, какъ за приватъ-доцента уголовнаго права, уптились обтими руками. Но я категорически отказался, настанвая, чтобы меня оставили въ строю, такъ какъ мнт казалось ртшительно нелтимъ, получить офицерскую шпагу для того, чтобы сидтъ въ полковой канцелярии. Офицеры отнеслись къ этому, какъ къ донкихотству, но мое желание было исполнено.

Въ обычныхъ ротахъ подготовка солдатъ продолжалась всего шесть недёль, и за это время, конечно, едва успъвали сообщить самыя примитивныя свёдёнія и только начать обученіе строю. Въ общемъ, какъ я шутилъ, солдаты разучивались ходить и говорить по-человъчески и не научались дълать это по-военному. Такъ какъ, какъ разъ въ этомъ отношении я самъ былъ весьма слабъ и не чувствовалъ никакого желанія совершенствоваться, то вынуждень быль постоянно озираться на своихъ унтеръ-офицеровъ. Но вскоръ мнъ представился случай перейти въ команду разведчиковъ, где надо было дать гораздо большія свёдёнія, такъ какъ туда отбирались и оставались тамъ въ теченіе двухъ місяцевъ уже закончившіе шестинельльное обученіе. Начальникъ команды съ первыхъ же дней отдалъ мив ее въ полное распоряжение, руко-

водя лишь административной и хозяйственной частью, и я безпрепятственно могъ проводить всв дни съ моими солдатами въ полв, работая съ такимъ напряжениемъ, что мое рвение передалось и солдатамъ, и я съ изумленіемъ сталъ замъчать громадные успъхи съ ихъ стороны. Научились писать полуграмотныя, но толковыя понесенія, составлять планы мъстности хуже, чёмъ это пелали юнкера. У многихъ открылись таланты: олинъ оказался прирожденнымъ начальникомъ маленькихъ партій, получающихъ самостоятельныя порученія, другой обнаружиль таланть живописца для зарисовыванія перспективныхъ чертежиковъ, третій прекрасно и точно чертиль плань. Было пріятно чувствовать на себъ ихъ довърчивые взгляды, такъ какъ, мнъ казалось, они пънили мое неформальное отношение къдълуито, что ядълалъ все, что было въ силахъ, для использованія времени наиболве продуктивнымъ образомъ. И я никогла не забуду того искренняго прощанія, которое было у меня съ командой, когда мнъ пришлось уйти. Успъхи обученія были крайне пріятны, но иногла невольно являлись мысли о томъ, что было бы еще стократь пріятніве обучать чему-нибудь иному, а не военному дѣлу, но серьезнаго впечатлънія эти мысли производить, конечно, не могли.

Оставаться рядовымъ пѣхотнымъ офицеромъ мнѣ, однако, не улыбалось, и проснувшійся военно-техническій интересъ тянулъ въ другую сторону, въ сторону инженерныхъ войскъ. Пришлось прибъгнуть къ большимъ хлопотамъ, но, въ концѣ концовъ, мнѣ удалось добиться своего: я былъ переведенъ въ запасный саперный батальонъ.

Я быль твердо увфрень, что въ саперномъ

батальонѣ мнѣ удастся побыть хоть одинъ мѣсяцъ для того, чтобы ознакомиться съ основами искусства укрѣпленія. Но уже въ первый день, при первомъ разговорѣ съ командиромъ батальона, судьба моя опредѣлилась иначе. Командиръ батальона очень обрадовался моему пріѣзду и сообщилъ, что онъ былъ въ великомъ затрудненіи — у него требовали офицеровъ для посылки на фронтъ, а ему некого было послать, такъ какъ всѣ офицеры были нужны.

- Вы въдь не знакомы съ Ригой, спросидъ онъ, въроятно, желая представить знакомство съ городомъ, какъ приманку для меня.
  - Никакъ нътъ, я учился въ Ригъ.
- Ну вотъ, тѣмъ лучше, вы поѣдете значитъ въ знакомый городъ.

И мить было дано 18 часовъ на сборы. На другой день — это было въ концт іюня — съ двумя ротами якобы обученныхъ саперъ и въ обществт пяти офицеровъ я отправился въ Ригу.

Въ Ригѣ дѣло пошло еще быстрѣе, и я самъ не успѣлъ оглянуться, какъ очутился съ двумя взводами солдатъ на участкѣ позиціи за Ригой, на берегу озера, съ верстовкой въ рукахъ, на которой смѣлой карандашной чертой черезъ лѣса, поля, болота и озера была указана позиція, которую мнѣ должно было укрѣплять. Не успѣлъ я осмотрѣться на участкѣ, какъ были присланы рабочіе и матеріалъ. Пришлось сразу окунуться въ заботы о размѣщеніи рабочихъ, объ организаціи работъ и надвора. Приходилось самому не только выбирать мѣсто укрѣпленій, но входить во всѣ детали разбивки, такъ какъ мои саперы оказались совершенно неподготовленными къ этому: даже унтеръ-офицеры въ боль-

шинствъ были другихъ спеціальностей — подрывники, водные минеры, телеграфисты и пр. Въ общемъ, работа была тяжелая, изнурительная. Съ ранняго утра до поздняго вечера на ногахъ въ полъ, потомъ канцелярская работа, писаніе всякихъ донесеній и отчетовъ.

Были ошибки и недоразумънія, но, въ общемъ, работа сверхъ всякаго ожиданія оказалась очень успёшной, и боевые офицеры отзывались, что мои окопы соответствують опыту войны. Меня же самого работа не удовлетворяла. Я чувствоваль всю невозможность придерживаться старыхъ уставныхъ предписаній. Искаль новыхъ формъ и методовъ. Но не могъ не сознавать, что я все-таки иду ощупью. Быть можетъ, кое-что угадываю, но во многомъ только фантазирую. Кромъ того, ясно было, что наши работы страдають отсутствіемь общаго плана и, быть можеть, въ конечномъ счеть, являются вовсе ненужными. Это предположение покрыплялось тъмъ, что полъ Ригой намъ не лали ничего окончить: только начали строить одну позицію — какъ перевели на другую. Только что начали строить тамъ, какъ пришелъ приказъ оставить работы и жхать обратно въ Петроградъ... Такимъ образомъ, послѣ большихъ усилій, заботь, осталось впечатлёніе зря загубленнаго времени, силъ, матеріала, напрасно испорченныхъ полей и вырубленнаго лъса. Особенно ясно помню горе одного конюха въ баронскомъ имъніи, черезъ которое шла моя позиція. Линія моихъ окоповъ должна была пройти какъ разъ по грядъ его огорода, гдъ пышно росля всяческие овощи. Но гряда шла какъ разъ около крутого берега, и окопъ нельзя было отодвинуть ни взадъ, ни впередъ. Насколько возможно было, я оттягиваль распоряжение объ отрывкъ. Наконецъ оттягиваніе стало невозможнымъ, и я далъ приказъ приступить къ работамъ. Но окопъ не удалось отрыть до конца: на другой день пришелъ приказъ сняться съ работъ, и, вмъсто пышнаго огорода, осталась никому ненужная канава.

Словно нарочно для того, чтобы подтвердить наши сомнён я въ правильности работъ, черезъ нёкоторое время послё нашего отъёзда мы узнали, что вся позиція, на укрёпленіе которой мы потратили столько времени и усилій, была признана безполезной и даже опасной, и новыя партіи саперъ и рабочихъ были присланы затёмъ, чтобы разрушить все, созданное нами.

Тъмъ временемъ насъ перевели подъ Исковъ. Но тамъ насъ ждала та же участь. Тотъ участовъ, куда послали меня, оказался болотомъ, расположеннымъ въ виду высотъ со стороны противника. Уже въ августъ мъсяцъ нельзя было вести отрывку болве, чемъ на 1/4 аршина, а осенью и весной, какъ утверждали крестьяне, вся мъстность сплошь покрывалась волой. Но пълыхъ дев недъли пришлось работать тамъ, эря переводя матеріаль и затрачивая египетскій трудъ по насыпкъ оконовъ, утъщая себя подачей рапортовъ и докладныхъ записокъ. Наконецъ, къ сентябрю перевели насъ на новыя новиціи, гдв мы оставались дольше. Некоторый опыть, пріобрътенный подь Ригой, мнъ очень приголился, и такъ какъ мъстность по приролнымъ особенностямъ была крайне благопріятна для укрѣпленія — холмы, передъ которыми располагались болота, то работа закипъла и при томъ съ такимъ успѣхомъ, что высшее начальство собиралось привезти государя, и даже спеціально построили дорогу для царскаго автомобиля на два моихъ участка. Въ результатъ, несмотря на чинъ прапорщика и отсутствие спеціальнаго образованія, я получиль сравнительно очень высокое назначение начальника отділа работь.

Къ весив меня перевели на новыя тыловыя позиціи около Двинска, при чемъ опять-таки не было ни опредъленнаго плана, ни опредъленныхъ задачъ, и чувствовалось, что само начальство не въ состояніи выйти изъ состоянія колебаній и нер'вшительности. По десяти часовъ въ день приходилось сидеть на лошади, проделывать невероятное количество работы, такъ какъ мой отдёль оказался чрезвычайно разбросаннымъ... И каждый день приходилось получать новыя, противоръчащія прежнимъ лирективы. Черезъ мъсяцъ перевели опять на новый участокъ, уже за Двинскомъ около Креславки, гдъ предстояло просто ремонтировать старые окопы, при чемъ для этой цъли не было ни людей, ни лошадей, ни матеріала.

Работать все время приходилось съ небывалымъ и въ мирное время неизвъстнымъ напряженіемъ. Задачи обыкновенно давались очень неопредъленно, а, по существу, безпредъльно. Но ограничиваться формальнымъ выполнениемъ двла не хотвлось, поэтому приходилось буквально выбиваться изъ силь. Вставали мы въ 6 часовъ утра, въ 7-8 часовъ уже въ полъ и до 4-5 часовъ вечера, съ малымъ перерывомъ на объдъ. Потомъ приходилось часовъ до 10 сидъть въ конторъ, возясь съ табелями, нарядами и жалобами. Ночью — составление чертежей и схемокъ для руководства старшимъ и писаніе всяческихъ отчетовъ и отписокъ по командъ. Къ лъту я настолько выбился изъ силъ, что быль способень заснуть въ любое время дня въ любомъ положеніи.

#### 2. Обстановка и люди.

При такихъ условіяхъ для наблюденій не оставалось ни времени ни силъ. Обстановка и люди памятны только въ самыхъ общихъ чертахъ.

Большое впечатленіе производили на меня рабочіе. Подъ Ригой это были эсты и латыши. Хотя съ ними трудно было сговориться, такъ какъ они очень плохо понимали по-русски, но они такъ скоро схватывали смыслъ работъ и такъ хорошо владели плотничьими инструментами, что мои саперы не могли нахвалиться ими. Подъ Псковомъ намъ дали тверскихъ и витебскихъ рабочихъ. Было также много псковичей, которые поражали меня своими странными уборами, своеобразнымъ говоромъ, своеобразнымъ способомъ мышленія. Какой-то съдой древностью въяло отъ этихъ обитателей Фанасовой и Башиной горь, горы Веретья, Княжьяго бора, живущихъ въ сторонъ не только отъ «машины», но и отъ «струнной дороги» (дороги съ телеграфными столбами). Псковъ быль въ сорока верстахъ, но мой хозяинъ не ръщался свести меня туда, такъ какъ его лошаль никогда не была еще въ городъ, и я подозръваю, что онъ самъ быль тамъ лётъ двадцать тому назадъ. Когда они собирались массой для получки, нарядившись въ лучшія платья, то напоминали ми в более статистовы изъ «Аскольдовой Могилы». чъмъ современниковъ, ведущихъ войну при помощи аэроплановъ и удушливыхъ газовъ. Чтото мягкое, душевное, примитивное было во всемъ складв жизни, что сглаживало даже мелкія плутни, безтолковость въ работъ и палкость до денегъ. О войнъ говорили крайне мало, никогда не разспрашивая, никогда не высказывая от-

ношенія. Только жаловались на работу, отвлекающую отъ домашнихъ дълъ, на «разореніе». причиняемое полямъ нашими окопами, буквально плакали надъ вырубленной рощей («расчистка обстръла» — объясняли мы имъ). Словомъ, воспринимали войну, какъ досадное безпокойство. И не только крестьяне. Окопы нашего отдъла проходили черезъ имъніе довольно извъстнаго октябриста-богача Дерюгина. Случайно линіи окоповъ пришлось натолкнуться на какую-то историческую сосну, на которую, по утвержденію г. Дерюгина, молились его предки. Прапорщикъ, руководившій постройками, ничтоже сумняшеся приказалъ рубить сосну. Дерюгинъ не плакалъ, но устроиль колоссальный скандаль и не постёснялся даже отправить телеграмму самому Главнокомандующему фронтомъ Рузскому съ воплями за обиженную сосну. Черезъ нъсколько дней пришла телеграмма отъ строителя позицій со строгимъ наказомъ сосны не рубить, и она такъ и осталась надрубленной.

За время работъ мнѣ приходилось сталкиваться со многими десятками интеллигентныхълиць. Съ нѣкоторыми мнѣ пришлось жить въодной комнатѣ по нѣскольку мѣсяцевъ. Но, страннымъ образомъ, я не припоминаю ни одного разговора о войнѣ. Я знаю семейное положеніе, симпатіи, мелкія черточки характеровъ. Но я не знаю отношенія моихъ сотрудниковъкъ войнѣ. Какъ будто было неприлично, безтактно или, во всякомъ случаѣ, неинтересно говорить о войнѣ. Вѣдь все равно, война уже принималась, какъ неотвратимое, къ чему всякій по-своему старался примѣниться всѣми сторонами своего бытія.

Приспособленіе это было далеко не легкимъ дѣломъ. Особенно ясно чувствовалъ я это по

своимъ ближайшимъ сотрудникамъ, инженерамъ М. и Л., начальникамъ двухъ техническихъ отрядовъ, работавшихъ на моемъ отделе. М., какъ мив казалось, по ошибкв сталь инженеромъпутейцемъ. Онъ былъ извъстенъ въ нъкоторыхъ литературныхъ кругахъ въ качествъ поэта, тонко чувствующаго слово. Теперь онъ усердно и честно старался увлечься размахомъ нашихъ работъ, организаторствомъ, приведениемъ въ движеніе массы труда и матеріала. Но такъ какъ это никоимъ образомъ не укладывалось въ стройныя, красивыя рамки, и такъ какъ возня съ табелями имъла свои шипы, то увлечение не всегда удавалось. И если слово «скучно» и сдерживалось, то лишь потому, что обстановка работъ въ этой дышущей стариной мъстности и «древность» населенія сглаживали непріятности. М. не могь насладиться вдосталь мёстнымъ мягкимъ, уменьшительнымъ дътскимъ говоромъ, своеобразными выраженіями, простодушными словечками и самобытными нравами. Потомъ онъ перекочеваль со своимь отрядомь въ Ригу, строить дороги подъ выстредами противника. Потомъ — въ Трапезундъ. Потомъ еще куда-то... Говорилось: «Ищу дела». Но несомненно было: «Ищу впечатленій»... На то и поэтъ.

Полной противоположностью тонко ощущающему и думающему поэту быль другой инженерь Л. Онь весь — исполненіе долга. Прежде всего по отношенію къ работь. Это было не легко — въдь окопы онь видъль въ первый разъ. Онъ путаль названія и самъ смъялся и смъщиль другихъ поисками «блиндированныхъ подмышниковъ», какъ онъ въ шутку называль подбрустверные блиндажи. Но вскоръ освоился съ задачами, систематизироваль работу, подтянуль контору и гордился тщательностью и

аккуратностью отдёлки. Онъ даже иногда пытался негодовать на примитивность военныхъ методовъ работы ... Но все свободное время онъ посвящаль семьё. Ему пришлось съ ней бёжать изъ-подъ Риги и бросить жену и дётей на произволь судьбы въ Петроградё. Самъ же онъ, впервые разставшись съ семьей за всю свою жизнь, вынужденъ былъ поступить на работу въ военно-общественную организацію и очутиться въ псковской глуши ... Но душа его оставалась съ семьей, и онъ почти ежедневно исписываль, какъ я шутилъ, «простыни» письмами къ женъ со всъми подробностями своей новой, такой нескладной жизни.

Я лично, несомивнно, глубже увязъ войнъ, чъмъ мои во всъхъ отношеніяхъ штатскіе сотрудники. Но за то и чувства неудовлетворенности, мнъ кажется, были ярче и отчетливъе. Я вспоминаю весну 16-го года. Помню, во время моихъ перевздовъ по полямъ и лугамъ я слушаль пъніе птиць и съ удивленіемь улавливаль мотивы птичьяго голоса въ Вагнеровскомъ «Зигфридѣ». И, вмъстъ съ весной, послъ года упорной работы, когда она стала пріобрътать естественно нъсколько рутинный характеръ, оставляя мъсто для мыслей на постороннія темы впервые появились ярко окрашенныя сомнанія. Помню разговоры съ моимъ спутникомъ-техникомъ, которому я доказывалъ правильность антивоенной позиціи Либкнехта. Помню письма, въ которыхъ я жаловадся на невыносимый гнетъ той лжи, которая преподносилась ежедневно въ газетахъ. Во время работы, во время увлеченія техническими деталями, во время попытокъ насадить трудъ и правильно, съ максимальной продуктивностью организовать работу - смыслъ войны забывался. Но стоило прочесть любую

патріотически-настроенную газету, чтобы отвращеніе властно охватывало всю душу. Отвращеніе и утомленіе.

И когда я вспомниль о техъ громадныхъ усиліяхь и жертвахь, которыя всёми народами приносились для войны, когда я думаль о количествъ матеріаловъ, зарытыхъ въ землю, взорванныхъ въ воздухъ, сожженныхъ, разрушенныхъ — я думаль о томъ, чего человъчество могдо бы достигнуть этими массами духовной и матеріальной энергіи. Почему война имбеть силу рождать героевь, побъждать эгоизмъ, вызывать чрезвычайное напряжение ума, и воли, и чувства? Неужели среди техъ целей, которыя ставить намь мирная жизнь, нёть такихь же или еще болье высокихъ прией? Неть мотивовъ къ массовой жертвенности и подвигу? И я не разъ даваль себъ клятву послъ войны работать самому и другихъ звать къ работв съ такимъ же бвшенымъ напряжениемъ, какъ на войнъ, для мирныхъ задачъ новаго мирнаго устройства человъчества. Демобилизаціи не должно быть, только цвль усилій должна быть иная.

Странно, но ни въ себъ, ни въ другихъ штатскихъ людяхъ я не чувствовалъ контраста по сравненію съ военными. Такъ, командиромъ роты былъ поручикъ Б., кадровый офицеръ, поступившій наканунѣ войны въ военно-инженерную академію. Къ войнѣ онъ относился, какъ къ тяжкому и безспорному долгу, и дѣлалъ все, что въ силахъ, чтобы лучше использовать время, людей и матеріалъ. Сомнѣнія не допускались. Но они часто прорывались сами собой... Не разъ онъ говаривалъ, что послѣ войны непремѣнно поѣдетъ въ Австралію для того, чтобы тамъ разводить барановъ. Мы слушали его соображенія о привольѣ австралійскихъ степей и

лъсовъ и невольно соглашались, что его планъ

недуренъ.

Мой начальникъ, полковникъ Б., преподаватель инженернаго училища, быль въ августъ 1915 года буквально въ 24 часа поднять на ноги и направленъ на позиціи подъ Псковомъ, гдъ съ чрезвычайной энергіей и неутомимостью работаль въ совершенно непривычной для него обстановкъ. Но онъ попрежнему числился преподавателемъ инженернаго училища. Война не ломала его жизнь, а только гнула. Но согнутая жизнь старалась выпрямиться, и, въ концъ концовъ, само училище возбудило всяческія ходатайства о его возвращении, и онъ вернулся въ Петроградъ къ своему военно-мирному дълу. Такимъ образомъ, бытъ военныхъ иногда создаваль большую тягу отъ фронта, чемъ у штатскихъ людей.

Пришлось мив иметь дело и съ офицерствомъ пъхоты, артиллеріи и даже кавалерійскимъ. Около Двинска я работалъ въ районъ перваго гвардейскаго корпуса, который быль расположенъ на отдыхв. Я постоянно сталкивался съ гвардейскими офицерами, постоянно бесъдовалъ съ ними на разныя темы и нъкоторое время даже жиль съ ними въ одной комнатъ. Особенно тъсными стали отношенія съ тёхъ поръ, какъ на моемъ отлёлё стади работать ежедневно по одной или по двъ роты отъ Измайловскаго, Егерскаго, Преображенскаго и Семеновскаго полковъ. Въ первый день работъ не обощлось безъ недоразуменій. Такъ какъ мои работы были раскинуты по фронту на 25 верстъ, то я физически не могъ самъ поспъть всюду и долженъ былъ во многомъ подагаться на моихъ

**унтеръ-офицеровъ** (помощниковъ у меня въ это время не было). Поэтому къ участку, гдъ долженъ быль работать Преображенскій полкъ, я посивлъ только послв окончанія работъ. саперы сразу стали жаловаться на гвардейчевъ. Выяснилось, что офицеру, который пришель съ солдатами, показалось, что работы, которыя мы вели по своимъ новымъ методамъ, начаты были неправильно. Мой унтеръ-офицеръ не быль въ состояніи дать объясненія, но наотрівзь отказался следовать указаніямь пехотнаго офицера. такъ какъ понималъ ихъ неправильность. Кончилось темь, что офицерь разсердился, приказаль моимь саперамь выстроиться въ строй и сталь командовать разныя строевыя упражненія, разсыпной строй и пр. Потомъ собраль своихъ людей, которые посмъивались налъ неуклюжими саперами, и скоро оставиль работы. Я немедленно отправился въ штабъ полка и выясниль, что офицерь этоть быль - Родзянко. сынъ предсъдателя Думы. Я составиль подробный рапорть о происшедшемь и подаль его по начальству. Рапорту ходъ не быль данъ. Но изъ полка мив присылали другихъ офицеровъ, которые хотя и часто беседовали со мной на разныя темы о методахъ фортификаціи, но сами уже не вившивались въ мои распоряженія.

Во время разговоровь я уясниль, насколько далеко стояла психика стараго офицерства отъ новыхъ требованій войны. Очень часто, послѣ долгаго обсужденія тѣхъ или иныхъ техническихъ вопросовъ, они со вздохомъ начинали вспоминать прежніе дни, когда пѣхота не зарывалась въ окопы. Глядя на наши тыловыя сооруженія, они восторгались ихъ прочностью, солидностью и удобствомъ. Но почти неизмѣнно прибавляли:

<sup>—</sup> Но для нашей арміи это не годится. На-

шего земляка изъ такихъ окоповъ и убѣжищъ и не выманишь...

Нынѣшняя война казалась имъ только грубымъ нарушеніемъ всѣхъ священныхъ принциповъ военнаго дѣла, закапываніемъ духа въ вемлю. Даже дыханіе новой военной техники, долетѣвшее къ намъ впервые въ видѣ книги полковника Ермолаева о западномъ фронтѣ, закватило только молодежь, прапорщиковъ, которые зато выучивали ее чуть ли не наизусть.

Но мив казалось, что въ каждомъ полку быль одинъ или два прапорщика, которые олицетворяли душу военнаго двла и фактически руководили полкомъ. Это было вполив естественно въ запасныхъ частяхъ. Но, повидимому, то же было и въ гвардейскихъ полкахъ, гдв, послв двухъ-трехъ визитовъ въ штабъ полка, я приходилъ къ заключенію, что мив незачёмъ безпокоить своими вопросами командира полка, а надо говорить или съ адъютантомъ, или съ его помощникомъ, или даже съ какой-либо третъестепенной по рангу фигурой, которая фактически составляла движущую пружину двла.

Разговорами съ офицерами всёхъ родовъ оружія мий удалось составить представленіе о ийкоторыхъ существенныхъ эпизодахъ изъ прошлаго нашей войны. Около Пскова стояли артиллеристы изъ Ковно, ожидавшіе присылки новыхъ орудій, взамінь оставленныхъ въ кріпости. Во время неоднократныхъ вечернихъ бесідь они разсказывали мий всі детали боевъ подъ Ковно. При этомъ разсказы освіщали діло съ разныхъ сторонъ, такъ какъ среди офицеровъ былъ племянникъ коменданта Ковно, генерала Григорьева. Въ общемъ, картина получалась

чрезвычайно доучительная, какъ двѣ капли воды, напоминающая описанія боевъ въ японской войнѣ. Не защита, а просто уходъ, въ данномъ случаѣ осложненный только тѣмъ, что комендантъ уѣхалъ первымъ, не предупредивъ даже никого о своемъ отъѣздѣ.

Другой эпизодъ разсказывали намъ участники боевъ подъ Иллукстомъ, недавно занятомъ нъмцами. Я теперь не припоминаю деталей. Но номню, что послъ разсказа я воскликнулъ:

— Но какъ же можно воевать при такомъ неумънія!

Общій смысль разскава быль тоть, что мы отступили не подъ давленіемъ противника, а отъ путаницы и деворганизаціи съ перваго момента боя.

Сравнительно полную картину боя намъ разсказывали о мартовскомъ наступленіи нодъ Якобитадтомъ. Опять говорилось о безплодности, нелёпости и неумёлости атаки, стоившей многихъ жертвъ и не давшей никакихъ результатовъ.

Я не думаю, чтобы я случайно наталкивался на офицеровъ-пессимистовъ — подобный тонъ былъ общимъ во всёхъ разсказахъ о нашей войнё, по крайней мёрё, на сёверномъ и западномъ фронтахъ, т. е. тамъ, гдё противникомъ былъ нёмецъ. При этомъ неудачи были ярче и запечатлёвались въ памяти крёпче, чёмъ удачи. Не было эпоса войны, была лишь иронія и терпёливость.

Разскавы эти разжигали мое любопытство — посмотрёть самому на жизнь на фронте. До смкъ поръ я работаль въ тылу и, кроме грокота нуметь и полета аэроплановъ, не имель по-

-

нятія о жизни на фронтв (какъ, впрочемъ, всъ тыловые инженеры, съ которыми мив приходилось работать). Такая неполнота впечатленій имъла и практическое значение: у меня были сомнёнія относительно правильности многихъ методовъ укрыпленія позицій, и хотылось провърить на своемъ опытъ, личнымъ ствомъ съ боевой жизнью. Конечной же своей цёлью я ставиль занять мёсто помощника корпуснаго инженера, который въ своей деятельности непосредственно сталкивается съ самыми основными боевыми проблемами. Въ конпъ концовъ мнв. пвиствительно, удалось попасть на фронтъ, правда, на несколько дней, въ целяхъ самообразованія... Всв эти дни я бродиль по окопамъ одного изъ корпусовъ около Двинска, детально изучая всё особенности боевыхъ построекъ, методъ работъ, быть солдатской жизнина фронтъ, словомъ, уясняя всъ проблемы своего собственнаго образованія. Попадъ я случайно также на участокъ около именія Менкумъ, прекраснаго культурнаго уголка Е. А. Ляцкаго, съ богатой историко-литературной библіотекой... Увы, только обгорълыя трубы да развалины печей указывали на то мёсто, гдё находился домъ. Впечатленій было много... Яркой была полоса между нашими оконами и проводокой противдъвственно - свъжей травой, ника, поросшая только въ иныхъ местахъ разрытой воронками. снарядовъ. Удивляли гулкіе выстрелы изъ окоповъ по зазъвавшемуся противнику, гудъніе снач рядовъ и варывы ихъ послё нёсколькихъ мгновеній томительнаго ожиданія у стінки окопа... Разсужденія провожавшаго меня унтеръ-офицера о томъ, что послъ 12 часовъ можно свободно ходить, такъ какъ «онъ» пьетъ кофе... Раздраженные разговоры офицеровъ... Недовърчивые

взгляды солдать, сидящихь въ какихъто норахъземлянкахъ... Чрезвычайная убогость и бездарность выдумки въ самой постройкъ закрытій и жилищъ, неподвижность и неряшливость во всемъ окопномъ быту. Помню, я вошелъ въ землянку ротнаго командира и удивился, что стъны землянки не «одъты» ни досками ни жердями, что было не только негигіенично, но и опасно, такъ какъ земля могла обвалиться не только при попаданіи снаряда, но и при взрывъ его на далекомъ сравнительно разстояніи. Въ отвъть я услышаль:

### — Нътъ матеріала.

Но какъ разъ при вход въ землянку лежала большая груда жердей, давно уже доставленныхъ, и какъ разъ для «одежды» этого убъжища. И саперы мнъ жаловались, что пъхота ничего не хочетъ дълать безъ особаго приказа или нагоняя.

Впечатление отъ нашихъ построекъ я вскоре могь подкрышть впечатленіемь оть околовь Послъ наступленія 16-го года у противника. меня явилось непреодолимое стремленіе лично осмотреть околы, отбитые нами у противника для того, чтобы выводы и опыть нашего фронта свърить съ выводами противника. Но мои хлоноты о соотвётствующей командировкё стоили мив очень грознаго разговора съ генераломъ, при чемъ въ продолжение всего разговора я не вналь, чемь вь результате окончится мой вивить — командировкой или арестомъ. Однако, командировка была дана, но лишь на съверный фронтъ. Но и это было весьма пріятно, такъ какъ давало возможность познакомиться съ наиболбе для меня интересными окопами нёмцевъ. Помимо непосредственной прим моей порзики и осмотра небольшихъ участковъ позицій против-

ника, отнятыхъ во время последнихъ боевъ, мнъ, по разсказамъ участниковъ, водившихъ меня по мёсту боевъ, удалось составить ясную картину самаго боя. Картина была весьма безотрадной. Топтаніе громадныхъ отрядовъ на одномъ мъстъ и полная безпомощность въ выполнении операціи. И неудивительно, что корпусный инженеръ того корпуса, который вель наступленіе, съ полной откровенностью говориль, что воевать съ нъмцами безнадежно, ибо мы ничего не въ состояніи сдівлать. Даже новые пріемы борьбы превращаются въ причины нашихъ неудачъ. Такъ, заимствованная отъ французовъ идея подготовки для наступленія инженернаго плацдарма привела въ тому, что въ безчисленныхъ ходахъ сообщенія армія застряла, запуталась, смѣшалась и, потерпѣвъ значительный уронъ отъ огня противника, вынуждена была ограничиться занятіемь нёсколькихь выдвинутыхь впередъ заставъ противника, при чемъ и этотъ минимальный успёхъ быль достигнуть нёсколькими латышскими ротами при полномъ безучастім остальной арміи, формально тоже якобы ведшей наступленіе. — Німецкіе оконы, хотя я ихъ видълъ на небольшомъ участкъ и непосрелственно послѣ боя, во время котораго наша артиллерія засыпала ихъ снарядами, произвели все же большое впечатление тщательностью отделки, выдумкой и удобствомъ. Это чувствовали и солдаты. Около одного изъ солидныхъ нъмецкихъ убъжищъ, построеннаго на болотъ насыпнымъ способомъ, сидъло нъсколько солдатъ. При разговоръ они замътили:

— Были бы у насъ такіе домины, такъ ли бы мы воевали...

Часто приходилось мнѣ сталкиваться съ, такъ называемыми, общественными организа-

ціями. Въ нимъ у меня не было особенно дружелюбнаго чувства. Правда, въ нихъ было часто нъчто отъ американизма — широта, розмахъ. Но на нашей почвъ это подчасъ казалось непростительной тратой средствъ и силъ. Было пріятно, когда Союзь Городовь прівхаль къ намъ завъдывать кулинарной стороной дъла и сталь, действительно, хорошо кормить рабочихъ. Но было досадно смотреть, что штать интеллигентныхъ служащихъ, завъдывавшихъ межкой одного участка, превосходиль число интеллигентныхъ руководителей работъ всего отдвла. При чемъ заввдывающій столовой получалъ жалованье большее, чёмъ начальникъ отдвда. Кромъ того, количество такихъ органивацій казалось явно чрезмірнымъ. Мы сомніввались, стоило ли строить позиціи около Пскова, а туть почти ежедневно пріважали какія-то партін то для осушки м'єстности, то для наводненія, то для сооруженія колодпевъ, то для дезинфекція. Такъ какъ въ этихъ организаціяхъ служили военнообязанные, то это совдавало представленіе о большей ловкости тёхъ, кто устроился тамъ. Такъ, по крайней мъръ, они воспринимались военной массой.

## з. Въ Петроградъ.

Во время повздокъ на фронтъ я убъдился, что котя въ нъкоторыхъ отношеніяхъ могь считать себя уже мастеромъ, но цълый рядъ сторонъ военно-инженернаго дъла, необходимыхъ на фронтъ, мнъ совсъмъ не былъ знакомъ. Поэтому я воспользовался удобнымъ подвернувшимся случаемъ возвратиться на время въ Петроградъ. Я носился съ общирными планами. Мнъ котълось, во-первыхъ, самому нъсколько подза-

няться, чтобы сдёлаться ваконченнымъ военнымъ инженеромъ, а, кромё того, хотёлось разработать и использовать мои замётки, скопценіяся ва время годовой работы, — мои наблюденія на фронтё укрёпили меня въ мысли о необходимости или, во всякомъ случай, о полезности изданія этихъ замётокъ.

· • •

Сперва дёло подвигалось съ трудомъ. Въ батальоне на меня вначалё поглядывали косо, и мой безпокойный характеръ приводиль въ негодование старшихъ начальниковъ. Приходилось бороться.

Вскоръ однако мое положение значительно улучшилось. Въ видъ исключенія, мнъ предоставили должность преподавателя полевой фортификаціи въ инженерной школь прапоршиковъ. Въ батальонъ мнъ давали работу по моему желанію, при чемъ мои обязанности заплючались въ организаціи офицерскихъ собестдованій на военно-техническія темы, руководствъ повторительными курсами для унтеръ-офицеровъ и завъдываніи библіотекой, которую мнъ пришлось создавать, что открывало очень цённую для меня возможность покупать военныя книги и выписывать всевозможныя, въ томъ числё и секретныя, изданія нашихъ штабовъ. Но болье всего меня ванимала работа, которую я выполняль въ сотрудничествъ съ двумя профессорами Инженерной Академіи — составленіе совершенно новаго учебника полевой фортификаціи. приходилось составлять первоначальный текстъ, вносить въ него всв исправленія моихъ сотрудниковъ, составлять окончательный текстъ. же составляль первоначальные эскизы чертежей и вель корректуру. Я склонень быль «фантазировать». Мои сотрудники тянули къ академическому канону. Но, такъ или иначе, къ Рождеству учебникъ вышель и имёль совершенно исключительный успёхь: въ двё недёли всё вкземпляры разошлись, не поступая даже въ публичную продажу, и мы были вынуждены немедленно приступить къ новому изданію. Учебникъ быль принятъ въ нёсколькихъ военныхъ училищахъ и даже — вёнецъ всёхъ успёховъ — въ Военной Академіи... Приватъ-доцентъ полевой фортификаціи — такъ въ шутку сталъ я именовать себя.

Я весь съ головой ушелъ въ свои новыя работы. Кромъ лекцій въ училищъ и въ батальонъ и работъ надъ учебникомъ, я гастролироваль по приглашенію сь лекціями въ офицерскихъ школахъ, въ юнкерскомъ училищъ въ своемъ же, Павловскомъ. Составилъ еще книжку о пулеметныхъ закрытіяхъ со многими рисунками и чертежами, чтобы делать ее доступной для каждаго офицера и солдата. Соорудилъ модель приспособленія, которое давало возможность, перган за веревки изъ окона, переносить мину подъ проволочное заграждение противника — движеніе этой забавной модели по столу въ офицерскомъ собрании приводило въ восторгъ всехъ офицеровъ. Все это давало удовлетвореніе даже матеріальное.

Но вмёстё съ успёхами росли и требованія. До сихъ поръ я работаль надъ одной областью военнаго искусства — надъ укрёпленіемъ позицій. Но у меня начинала складываться общая концепція военныхъ дёйствій на фронтё. Въ качестве библіотекаря батальона, я выписываль всё изданія всёхъ штабовъ. Черезъ ген. Яковлева и полк. Бартошевича я имёль всё новости военно-техническаго управленія и инженерной академіи, которая готовилась къ открытію. Черезъ своихъ знакомыхъ въ пулеметной школё

въ Ораніенбаумъ я имълъ всевозможныя пъхотныя новости. Какъ организаторъ лекцій для офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, я познакомился съ такими сторонами дела, какъ газовая атака, о которой самъ читалъ лекціи. Къ этому же времени пріобретали законченный видь и мои историческія свъдънія. Я зналъ по разсказамъ и описаніямъ довольно подробно не только общую картину важнъйшихъ фазисовъ русско-германской войны, но и рядъ деталей въ бояхъ подъ Сольдау, подъ Ковно, подъ Барановичами, подъ Ригой, подъ Ковелемъ. Кромъ того, я имълъ кое-какой масштабъ для сравненія, такъ какъ въ моикъ рукахъ побывали описанія боевъ на французскомъ фронтъ - и мнъ не чуждъ былъ смыслъ и характеръ боевъ нодъ Аррасомъ, въ Шампани, подъ Верденомъ, у Перрона.

Чтеніе литературы, разсказы очевидцевъ и личныя небольшія впечатлівнія толкали мысль на то, что наши силы не использованы въ полномъ объемъ. Изучение нашего устава о сапныхъ работахъ, съ его совершенно архаическими предписаніями, навело меня на цёлый циклъ. мыслей о томъ, что позиція фронта не должна быть ни на минуту неподвижной и должна неустанно давить на фронтъ противника. казалось, что безконечное количество живой силы, имфющееся въ нашемъ распоряжении при этомъ мнѣ живо представлялись сонныя фигуры нашихъ солдатъ, сидящихъ мъсяцами въ своихъ землянкахъ, — не должно оставаться ни на минуту неиспользованнымъ, а, превращенное въ движущуюся груду камня, земли и лѣса, въ видъ все время надвигающихся на противника сооруженій, должно неустанно давить и ломать его фронтъ. Около 3-хъ мъсяцевъ я носился съ этими мыслями въ тайнъ. Наконецъ, подкръпивъ свои соображенія всей доступной русской и иностранной военной литературой, я въ началь 17-го года составиль маленькій докладикъ, который далъ прочесть моимъ военнымъ друвьямъ. Успъхъ превзошель всв мон ожиданія. Генераль, начальникь училища, послі прочтенія доклада просиль немедленно составить нъсколько экземпляровъ для посылки во всъ штабы фронтовъ и въ Ставку. Доклады были посланы, стали получаться даже ответы - некоторые благопріятные, нікоторые крайне враждебные. Изъ Ставки пришель формальный отвёть сь указаніемь, что докладь послань «не по командъ» и долженъ сперва быть отправленъ на заключение въ военно-техническое управленіе. Я прочель докладь въ офицерскомъ собраніи, и пренія и отзывы уб'вдили меня въ правильности моихъ соображеній. И я рішиль упорно бороться за ихъ осуществление въ жизни. Между прочимъ, для этой цели я посетиль некоторыхъ моихъ политическихъ друзей.

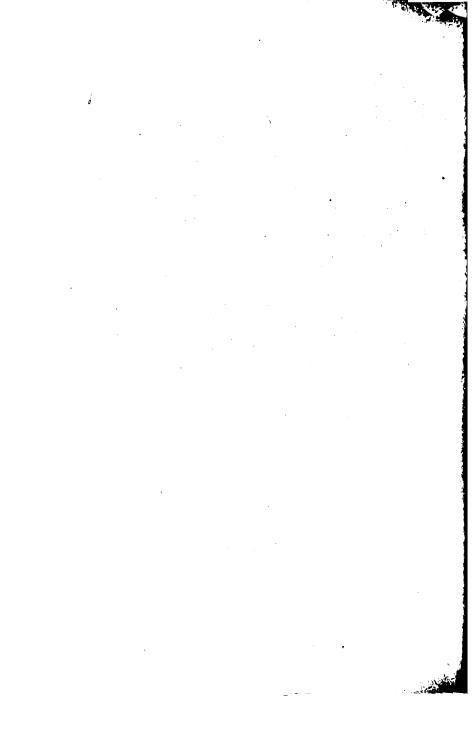

# Часть вторая Революція

### Глава первая.

### ПЕРВЫЕ ДНИ РЕВОЛЮЦІИ.

Я быль такь занять и увлечень военными двлами, что не заметиль, какъ полошла весна 1917 года. Въ политическихъ кружкахъ я почти не бываль, котя всю зиму провель въ Петроградъ. Отчасти потому, что быль переобремененъ военной работой, отчасти же потому, что мои вагляды и устремленія совершенно расходились съ настроеніями политическихъ круговъ. Я искаль разрешенія вопроса въ технической сторонъ дъла. Но это не встръчало ни малъйшаго сочувствія иди отклика. Для русской общественности это составляло уже пройденный этапъ отношенія къ войнъ... Правда, настроенія самихъ политическихъ кружковъ были весьма пестры. Даже въ средв наиболъе близкихъ мив представителей общественности я наталкивался на самое различное отношение къ вопросамъ дня. Такъ, помню, Н. Н. Сухановъ даль мив при встрвив Кентальскія резолюціи, которыя я возвратиль ему съ ироническими вамъчаніями относительно интернаціональныхъ чудаковъ. М. Е. Березинъ. б. т. предсъдателя 2-ой Гос. Думы, встретиль мои пылкія техническія выкладки сухимъ замічаніемъ, что не о новомъ способъ продолженія войны надо думать, а о томъ, какъ войну кончать. Мякотинъ удивился, когда я высказаль пессимистическія соображенія о возможности намъ быстро добраться до Константинополя. — Но быль одинь вопросъ, въ которомъ всв сходились: отношение къ пра-Необходимость смёны правительвительству. ства считалась аксіомой политической тактики. Ощущеніе фронта, глухое недовольство полуразбитой арміи воплотилось въ тылу въ яркую оппозиціонность. Носившееся надъ всёмъ фронтомъ настроеніе «войну нельзя продолжать» въ интерпретаціи наиболье слышнаго въ тылу политическаго настроенія получало добавленіе — «пока существуеть теперешнее правительство», основной дозунгъ, звучавшій ярко и ощутимо во всей д'вятельности прогрессивнаго блока. Ръчи въ Государственной Думъ и политические слухи, тысячами ходившіе по городу, несомнівню производили большое впечатление на армію. Офицерская среда съ полной увъренностью присоединялась къ оптимистическимъ ожиданіямъ новаго правительства, которое сумветь лучше вести войну, сумветь возбудить народную энергію. И намъ казалось, что и солдатская масса воспринимаеть такъ же политическія настроенія. Развъ соддаты не просиди меня дать имъ рвчь Милюкова противъ Штюрмера или рвчь Львова на Земскомъ събадъ въ Москвъ?

Въ воздухѣ носились настолько отчетливыя ожиданія какихъ-то событій, что однажды, будучи дежурнымъ въ батальонѣ въ одинъ изътревожныхъ дней, когда, по всеобщему увѣренію, что-то должно было произойти, я звонилъ Керенскому изъ казармъ, чтобы онъ имѣлъ въвиду, что я дежурю въ войсковой части, ближайшей къ Таврическому Дворцу.

Какого-нибудь участія въ заговорщическихъ кружкахъ того времени я не принималъ. Лишь въ концѣ января мѣсяца мнѣ пришлось въ очень интимномъ кружкѣ встрѣтиться съ Керенскимъ. Рѣчь шла о возможностяхъ Дворцоваго пере-

ворота. Въ возможностямъ народнаго выступленія всь относились определенно отрицательно, боясь, что, разъ вызванное, народное массовое движение можеть попасть въ крайне - лъвыя русла, и это создастъ чрезвычайныя трудности въ веденіи войны. Даже вопрось о переход'в къ конституціонному режиму вызываль серьезныя опасенія и уб'вжденіе, что новой власти нельзя булеть обойтись безъ суровыхъ мерь иля поддержанія порядка и недопущенія пораженческой пропаганды. Но это не колебало общей рѣшимости покончить съ безобразіями придворныхъ круговъ и низвергнуть Николая. Въ качествъ кандилатовъ на престолъ назывались различныя имена, но наибольшее единодушіе вывывало имя Михаила Александровича, какъ единственнаго кандидата, обезпечивающаго конституціонность правленія.

Я быль настолько оторвань оть общественной жизни, что 26 февраля лишь вечеромъ узналъ, что въ городъ происходили какія-то демонстраиіи. М. Н. Петровъ прибъжаль ко мив въ страшномъ волненіи, разсказаль о событіяхъ, о стръльбъ на улицахъ, сталъ говорить о необходимости военнаго выступленія противъ правительства и побудилъ меня къ тому, чтобы я отправился въ Березину и просилъ его связать меня съ президіумомъ Государственной Думы и выяснить вопросъ, что могло бы быть, если бы миж удалось собрать офицеровъ и убъдить ихъ подписать резолюцію о подчиненіи батальона Государственной Думв. Я хорошо зналь весь офицерскій составъ нашего батальона и унтеръофицерскій. И мив казалось, что послів тіхъ предварительныхъ разговоровъ и нащупываній, которыя я имъль, и которыя дали хорошій результать, можно было въ нёсколько дней подготовить подобную демонстрацію. Березинъ объщалъ принести мнѣ отвѣтъ на слѣдуюшій день около 6 часовъ.

Но я не получиль его огвъта. На пругой день рано утромъ я собирался, по обыкновенію, въ батальонъ. Вдругъ раздалси звонокъ по телефону, и отъ имени Керенскаго мнв сообщили, что Дума распущена, Протопоповъ объявленъ диктаторомъ, что въ Волынскомъ полку произошло выступленіе, полкъ перебиль офицеровъ, вышель съ винтовками на улицу и направился къ Преображенскимъ казармамъ (въ этихъ казармахъ былъ расположенъ мой батальонъ). Не тратя ни минуты времени, я схватиль свое боевое снаряжение и помчался въ батальонъ. углу Литейнаго и Кирочной я увидълъ толиу людей, сосредоточенно глядъвшихъ вдоль Кирочной улицы. Я подошель — въ концъ Кирочной, какъ разъ противъ Преображенскихъ казармъ, клубилась сърая, безпорядочная толпа солдать, медленно подвигающаяся къ Литейному проспекту. Напъ ихъ головами видны были два или три темныхъ знамени изъ тряпокъ.

Я направился къ толпъ, но меня остановилъ какой-то унтеръ-офицеръ, поспъшно бъжавшій отъ толпы:

«Ваше благородіе, не ходите, убысты! Командиры батальона убить, поручикь Уструговы убить, и еще нёсколько офицеровы лежить у вороть. Остальные разбёжались.»

Я смутился и завернуль въ школу прапорщиковъ въ началъ Кирочной; пытался связаться по телефону съ батальономъ и Государственной Думой, но не получилъ ниоткуда отвъта. Тъмъ временемъ толпа надвинулась на училище, ворвалась въ помъщение. Но былъ данъ только одинъ случайный выстрълъ въ корридоръ. Солдаты разобрали винтовки и пошли дальше. Я вышель изъ училища и пробоваль убъждать солдать итти къ Таврическому Дворцу. Но мои слова были встръчены недовъріемъ: «Не заманиваетъ ли въ западню»...

На улицъ меня солдаты задержали, отняли оружіе. Пьяный солдатъ, припоминая обиды, нанесенныя ему какимъ-то офицеромъ, настаивалъ на томъ, чтобы меня прикончить. Но, въ общемъ, толпа была мирно настроена. Одинъ солдатъ изъ моего батальона завърилъ, что онъ меня знаетъ: «Это нашъ, хорошій», и меня отпустили съ миромъ.

Когда я пришель въ батальонъ, въ немъ уже не было ни души, — всё разбрелись по городу. Нёсколько солдатъ въ учебной командё мирно пили чай. Я сталъ съ ними разговаривать. Неопредёленные отвёты, неопредёленные вопросы. Было ясно, что солдаты не вёрятъ мнё и знаютъ, что я также не вёрю имъ.

Уже вечеромъ я отправился въ Таврическій Дворецъ. На дворъ небольшія, нестройныя кучки солдать. У дверей напирала толна штатскихъ, учащейся молодежи, общественныхъ дъятелей, стараясь войти въ зданіе. Я быстро получиль пропускъ и сталь искать Керенскаго. Его я нашель въ просторной заль, гдь, кромъ него, быль только Чхеидзе, съ поднятымъ воротникомъ, оба въ волненіи. Чхендзе все время бъгаль изъ угла въ уголъ. Керенскаго вызвали вь соседнюю комнату, откуда онъ вышель съ сообщеніемъ, что заняты почта и телеграфъ, но что необходимо туда послать подкръпленіе. заявиль, что никакое подкрыпленіе нельзя послать, пока солдаты не приведены въ порядокъ. Чхеидзе торопливо подошель ко мив и сказаль, что върно, что прежде всего нуженъ порядокъ,

нужно строить полки или что-то ВЪ фдод STOPO.  ${f R}$ спросилъ кого-то изъ окружаюшихъ, гдъ остальные члены Думы. Мнъ такъ вътили, что разбъжались, какъ ствовали, что дело плохо. Впоследствии я убедился, что это была ошибка, такъ какъ, нпр., Родзянко быль въ то время въ штабъ и говориль по проводу съ фронтами. И дело было не «плохо», но только оно не сосредоточивалось въ Таврическомъ Дворцъ, который только самъ считаль себя руководителемь возстанія. На самомъ же дълъ возстание совершалось стихийно, на улипахъ. Окружной Судъ уже догоралъ. На Литейномъ и Невскомъ были баррикады, и, по существу, уже весь городъ быль вив власти прежняго правительства. Но полный розмахъ возстанія сталь ясень на следующій день утра. На улицахъ немолчно, повсюду, повидимому безпричинно и безпъльно. происходила стръльба изъ пулеметовъ, винтовокъ и револьверовъ. Казалось, винтовки стръляли сами собой. Казалось, громадные запасы взврывчатаго вещества, накапливаемые противь противника, пріобрёли свойство взрываться сами собой въ тылу, раня и убивая, кого попало. И запасы противочеловъческой ненависти вдругъ раскрылись и мутнымъ потокомъ вылились на улицахъ Петрограда въ формахъ избіенія городовыхъ, ловлѣ подозрительныхъ лицъ, въ возбужденныхъ фигурахъ солдатъ, катающихся бъщено на автомобиляхъ.

Къ Думъ трудно было уже протолкаться — солдаты, матросы, рабочіе массами шли туда. Несмотря на строгій контроль и пропускъ только съ разръшеніемъ, выдаваемымъ въ комендантской комнатъ, толпа спорадически отталкивала часовыхъ и вливалась во Дворецъ. Всъ корридоры, комнаты полны спъшащими, требующими,

недовольными, усталыми отъ ожиданія, отъ неизвъстности и неопредъленности.

Все свое время я дёлилъ между батальономъ и Думой, стараясь, и не совствы безусптино, навести какой-нибудь порядокъ въ своей части. Были тренія изъ-за командира батальона — прежній быль убить въ первый моменть возстанія, когда онъ, во главъ учебной команды, вышелъ на встръчу возставшимъ. Новый — старшій въ чинъ, выбранный офицерами и представителями отъ ротъ, не понравился. Откуда-то взялись какіе-то агитаторы изъ солдатской же среды и стали съять смуту, призывая не върить офицерамъ. Пришлось согласиться на другого кандата — почти безсловеснаго прапорщика: моему предложенію, весь батальонъ - и солдаты и офицеры — вышли въ полномъ строевомъ порядкъ на дворъ. Тамъ я, отъ имени Государственной Думы, представиль батальону новаго командира, произнесъ примирительную рвчь и предложиль съ музыкой въ строю пройти въ Таврическому Дворцу. Картина нашего шествія была настолько внушительная, что произвела впечатление даже въ те дни, когда Дворецъ осаждался со всёхъ сторонъ солдатами. Чхеидзе, безконечно выступавшій съ привътствіями частямъ, быль настолько пораженъ нашей, действительно внушительной и растянувшейся чуть ли не на версты манифестаціей всь въ безукоризненномъ строю, съ офицерами на мъстахъ, съ оркестромъ музыки, - что палъ на кольни и, схвативъ красное знамя первой роты, сталь въ восторгв цвловать его, какъ символь уже побъдившей революціи.

Но я не обольщался и чувствоваль, что подъ этимъ наскоро сколоченнымъ порядкомъ нѣтъ еще арміи, что разложеніе идетъ глубже, что

мы живемъ не уже новымъ порядкомъ, а только инерціей стараго. Но надолго ли хватить этой инерціи? Для характеристики моихъ настроеній, несомнівню еще сравнительно бодрыхъ офицеры въ батальонъ говорили мнъ, что они чувствують себя спокойными только при мнв, и, въроятно подъ ихъ вліяніемъ, представители ротъ избрали меня помощникомъ командира батальона — могу привести маленькій разговорь съ Керенскимъ. Въ одинъ изъ первыхъ дней, когда еще велись переговоры относительно составленія правительства, Керенскій, увидя меня около кабинета Родзянки, подошелъ ко мив и заявиль: «Знаете ли, мнв предлагають портфель министра юстиціи... Брать или не брать?» Вопросъ быль въ той плоскости, что демократическія партіи вообще отказались отъ участія въ Правительствъ, и Керенскому приходилось итти противъ настроеній своихъ друзей.

— Все равно, отвътилъ я, возьмете или

нътъ — все пропало.

 Какъ все пропало? Въдь все идетъ превосходно.

— Армія разлагается... Но, быть можеть, вы еще спасете. Конечно, брать...

И я поцъловалъ его.

Я сталъ слишкомъ военнымъ, чтобы воспринимать что-либо помимо соображеній, какъ это отразится на судьбъ военныхъ операцій. И для своего отношенія къ событіямъ въ первый же день я нашелъ формулу: «Черезъ десять лътъ будетъ хорошо, а теперь — черезъ недълю нъмцы будутъ въ Петроградъ.»

И я склоненъ утверждать, что такія настроенія были, въ сущности, главенствующими. И при томъ не только въ сравнительно правыхъ группахъ. Офиціально торжествовали, славословили революцію, кричали «ура» борцамъ за свободу, украшали себя красными бантами и ходили подъ красными знаменами... Дамы устраивали для солдать питательные пункты. Всв говорили «мы», «наша» революція, «наша» побъда и «наша» свобода. Но въ душъ, въ разговорахъ наединъ - ужасались, содрагались и чувствовали себя плененными враждебной стихіей, идущей какимъ-то невъдомымъ путемъ. Буржуазные круги Думы, въ сущности, создавшіе атмосферу, вызвавшую взрывь, были совершенно неподготовлены къ «такому» взрыву. Никогда не забудется фигура Родзянко, этого грузнаго барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но съ застывшимъ на бледномъ лице выражениемъ глубокаго страданія и отчаянія, онъ проходиль черезъ толны распоясанныхъ солдатъ по корридорамъ Таврического Дворца. Офиціально значилось — «солдаты пришли поддержать Думу въ ея борьбъ съ правтительствомъ», а фактически — Дума оказалась упраздненной съ первыхъ же дней. И то же выражение было на лицахъ всъхъ членовъ Временнаго Комитета Думы и тъхъ круговъ, которые стояли около нихъ. Говорятъ, представители прогрессивнаго блока плакали по домамъ въ истерикъ отъ безсильнаго отчаянія... Даже заглядывая въ столовыя, гдв безплатно. сь полнымъ радушіемъ, круглыя сутки кормили солдать, я видъль, что гостепримныя хозяйки словно откупались отъ солдатчины, прикармливали ихъ, но чувствовали безнадежность этого. такъ какъ солдаты сосредоточенно сидъли и жевали, не выпуская изъ рукъ винтовокъ, не разговаривая даже между собой, не дълясь впечативніями, но какимъ-то стаднымъ чувствомъ сознавая что-то общее, думали по-своему, поиному, непонятному и не поддающемуся истолкованію.

Все это особенно ръзко сказывалось на положенія офицерства. Событія, навалившіяся на него, были такъ рѣзко и грубо ломающими всѣ установленные порядки механизированной арміи... И дъло не въ приказъ № 1-2-ой, не въ тъхъ или иныхъ мърахъ, не въ тъхъ или другихъ выраженіяхъ воззваній. Дело было въ томъ, что солдаты, нарушивъ дисциплину и выйдя изъ казармъ не только безъ офицеровъ, но и помимо офицеровъ, а во многихъ случаяхъ противъ офицеровъ, даже убивая ихъ, исполняющихъ свой долгъ, оказалось, по офиціальной, повсемъстной и всенародной и обязательной для самихъ офицеровъ терминологіи, совершили великій подвигь освобожденія. Если это подвигь, и если офицерство теперь само утверждаеть это, то почему же оно не вывело солдать на улицу - въдь ему это было легче и безопаснъе сдъ-Теперь, послъ факта побъды, оно присоединилось къ подвигу. Но искренне и надолго ли? — Въдь въ первыя минуты оно растерялось, попряталось, попереодъвалось... Пусть на другой день пришли всв офицеры... Пусть нъкоторые изъ офицеровъ прибъжали и присоединились черезъ пять минутъ послѣ выхода солдать. Все равно, туть солдаты вывели офицеровъ, а не офицеры солдатъ, и эти пять минутъ составили непереходимую пропасть, деляющую отъ всехъ глубочайшихъ и основныхъ предпосылокъ старой арміи.

Но армія вышла не только изъ рукъ команднаго состава — даже новаго, даже избраннаго, даже признаннаго революціей. Она не была въ рукахъ и того средняго и руководящаго общественнаго мнѣнія, которое, волей или неволей, санкціонировало переворотъ, какъ осуществленіе его требованій. Обычно исторію первыхъ дней революцій представляють въ вид'в разлада между Сов'втомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и Временнымъ Комитетомъ Лумы. Дъйствительно, противоположность между объими организаціями сказывалась съ каждымъ днемъ принципіальнъе и глубже по существу и ощутительные во вны. Въ сущности, только формальная связь личности Керенскаго соединяла оба института, оспаривавшіе другь у друга руководство революціоннымъ движеніемъ. Но Временный Комитеть Думы имъль слишкомъ законченную и опредъленную идеологію, стремился къ слишкомъ отчетливой и напоминающей старую организацію власти, чтобы вместить въ себя бурный наплывъ революціонной стихіи, чтобы долго находиться на его гребив. Напрасно онъ оказываль революціи громадныя услуги, покоривъ ей сразу весь фронтъ и все офицерство. Онъ самъ немедленно не сметался даже, а просто затапливался стихіей, забывался. Вѣдь даже въ Таврическомъ Дворцв онъ былъ, сравнительно, мало замѣтнымъ.

Образованіе Временнаго Правительства мало измінило положеніе діла. З-го марта, узнавъ въ Таврическомъ Дворції объ образованіи Правительства, я немедленно отправился въ свой батальонъ сообщить объ этомъ солдатамъ и офицерамъ. Я обходилъ роту за ротой, произносилъ коротенькія різчи о необходимости правительства и о личномъ составії Временнаго Правительства. Мнії припоминается, что слова о необходимости правительства воспринимались довольно сухо. Не особенно дружно привітствовали и отдільныхъ министровъ. Ни крупній пій авторитетъ предсідателя совіта министровъ

Г. Львова, ни прежнія заслуги передъ арміей новаго военнаго министра Гучкова, ни сокрушающіе удары, которые нанесь старой власти Милюковъ, теперь министръ иностранныхъ дълъ, ни заслуги по организаціи Военно-Промышленнаго Комитета Коновалова, ставшаго стромъ торговли и промышленности, ни Некрасовъ, министръ путей сообщения, ни Терещенко, министръ финансовъ, ни Шингаревъ, министръ земледълія — не вызывали энтузіазма, котя я говориль о нихъ съ воодушевлениемъ, такъ какъ хорошо зналь, что значить въ Россіи переходь власти въ ихъ руки. Но въ аудиторіи чувствовался холодокъ. Лишь когда я называлъ Керенскаго, тогда слушатели вдругъ вспыхивали истиннымъ удовлетвореніемъ: въ немъ они чувствовали «своего» министра. Но Керенскій быль одинъ. Остальнымъ министрамъ толпа уже не довъряла. Но и къ Керенскому было личное довърје, несмотря на то, что онъ сталъ министромъ, за то, что онъ общепризнанный герой революціи.

Поэтому, несмотря на образованіе Временнаго Правительства, Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, или, вѣрнѣе, его Исполнительный Комитетъ вскорѣ сталъ, безспорно, единственнымъ вождемъ революціи. Это было понятно для рабочей среды. Но почему Исполнительный Комитетъ завоевалъ армію? Вѣдь все офицерство было не на его сторонѣ? Но это и было какъ разъ причиной популярности Комитета. Солдатская масса, особенно послѣ приказа № 1, восприняла Комитетъ какъ анти-офицерскую организацію и именно поэтому встала около него. Солдатской же массѣ уже принадлежало руководящее положеніе въ арміи.

Естественно, что весь ужасъ передъ раз-

гулявшейся стихіей проектировался на Комитетв, и комната № 13 Таврическаго Дворца стала фокусомъ оздобленнаго и тревожнаго недовърія. Особенно ярки эти настроенія были около товарища предсвдателя С. Р. и С. Д. — Керенскаго. Онъ былъ единственный человъкъ, который съ энтузіазмомъ и съ полнымъ довъріемъ отдался стихіи народнаго движенія, чувствуя гораздо болве и шире, чвиъ другіе, и сознавъ съ перваго дня все историческое величіе совершающагося переворота. Единственно онъ со всей върой въ правду говорилъ съ солдатами «мы»... И върилъ, что масса хочетъ именно того, что исторически необходимо для момента. Но, понимая, что съ каждымъ днемъ масса уходитъ куда-то въ сторону, что около Временнаго Правительства образуется пустота, что пъна гребня несется гдё-то въ стороне, увлекаемая совершенно непредвидимыми воловоротами часто очень рёзко отзывался о руководителяхъ Исполнительнаго Комитета.

Я сперва воспринималь событія такъ же. какъ Керенскій, и для себя лично счелъ наиболье соотвытствующимь вести борьбу съ анархіей въ самомъ гивадь ея. Поэтому я предложилъ офицерамъ нашего батальона послать своего представителя въ Совътъ. Офицеры согласились и единогласно выбради меня. Преодолъвая довольно жестокое сопротивление мандатной комиссіи, доказывающей, что представители отъ офицеровъ не допускаются въ Совътъ, я все же настояль на своемь правв и проникь въ это грозное собраніе. Но Совъть оказался просто толпой солдать, довольно дружелюбно настроенныхъ. Я попробовалъ выступить — меня встрвтили солдаты моего батальона апплолисментами. Попробоваль говорить о необходимости революціонной дисциплины. То же одобреніе. Почему въ Совъть настроенія болье мягкія и пріятныя, чьмъ въ батальонь?

И все яснъе чувствовалось нъчто иное, болъе глубокое и безпокойное, чъмъ вопросъ о распредъленіи вліяній лъвыхъ и правыхъ круговъ общественности. Чувствовалось, что масса ушла не только отъ средняго общественнаго мивнія, отъ круговъ, которые въ свою пользу оспаривали власть у стараго правительства, но что она вообще никъмъ не руководится, что она живетъ своими законами и ощущеніями, которыя не укладываются ни въ одну идеологію, ни въ одну организацію, которыя вообще противъ всякой идеологіи и организаціи, такъ какъ это по природъ своей анархическая стихія. Въдь не только офицеры прибъжали черезъ пять минуть после того, какъ соллаты вышли на улицу. но лишь черезъ пять минутъ прибъжали и дъятели прогрессивнаго блока, и меньшевики, и большевики. Я часто чувствоваль раскаяніе, почему я не презрълъ предостережения унтеръ-офицера и не бросился со всёхъ ногъ къ толит, окружавшей мой батальонь, и не повель къ Лумъ. Керенскій часто говариваль свосдѣлалъ имъ друзьямъ, что онъ не отправился въ TTO казармы Волынскаго полка, какъ только узналъ о безпорядкахъ тамъ. Но въдь это безразлично, все равно это было бы съ опозданіемъ на пять минуть и не измънило бы того факта, что масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему позыву. Кто вызваль солдать на улицу? Ни одна партія, при всемъ желаніи присвоить себъ эту честь, не могла дать на это отвътъ. Кто могъ предвидъть выступление? — Какъ разъ наканунъ его было собраніе представителей ль-

выхъ партій, и большинству казалось, что движеніе идеть на убыль, и что правительство побъдило. Съ какимъ лозунгомъ вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому то тайному голосу, и съ видимымъ равнодушіемъ и колодностью позволили потомъ навъшивать на себя всевозможные лозунги. Кто велъ ихъ, когда они завоевывали Петроградъ, когда жгли Окружной Судъ? Не политическая мысль, не революціонный лозунгь, не заговоръ и не бунть. А стихійное движеніе, сразу испепелившее всю старую власть безъ остатка: и въ городахъ, и въ провинціи, и полицейскую, и военную, и власть самоуправленій. Неизвъстное и таинственное и ирраціональное, коренящееся въ скованномъ видъ въ народныхъ глубинахъ, вдругъ засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось сърыми толиами на улицахъ. Къ этому неизвъстному подошли и попробовали его взять въ руки. И, не умъя формулировать возраженія, не зная, какъ оказать сопротивление, масса стала повторять чужіе лозунги и чужія слова, дала расписать себя по партіямъ и по организаціямъ. И, естественно, наименъе организованное и наименъе требующее организованности оказалось наиболье по душь. Совыть, это собрание полуграмотныхъ солдатъ, оказался руководителемъ потому, что онъ ничего не требовалъ, потому что онъ былъ только фирмой, услужливо прикрывавшей полное безначаліе. Но удержить ли Совъть движение, когда онъ начнеть требовать? Проченъ ли слой хотя бы совътской идеологіи на бушующемъ моръ народной раскаленной лавы?

Мнѣ кажется, что яснѣе всего эту тревогу ощущалъ Н. Н. Сухановъ, который, пытаясь и будучи дѣйствительно наиболѣе способнымъ занять мѣсто идеолога революціи въ ея первомъ

развитіи, чувствоваль, что движеніе не укладывается ни въ какія схемы. Онъ быль увѣрень, что Временное Правительство не удержится у власти. Но что будеть дальше? Должно быть, движеніе налѣво. Но умѣренная демократія, во главѣ съ Керенскимъ, не хочетъ понять всей глубины народнаго бунтарства, не уясняетъ того, что если бы не Исполнительный Комитеть, на который столько нападаютъ, весь фронтъ сгорѣлъ бы въ первые же дни революціи, такъ какъ только Комитетъ придаетъ кое-какую государственность и организованность массовому движенію. Что было бы безъ него? Хаосъ!...

Крайніе лівые чувствовали, что масса чужда имъ не менъе, чъмъ крайніе правые. И это сознаніе питало все время опасенія передъ контръреволюціей. Сегодня массы, повинуясь своему внутреннему ирраціональному позыву, идутъ за Комитетомъ. Но кто поручится, что завтра онъ не пойдуть за къмъ-нибудь инымъ, за какимънибудь бравымъ генераломъ, который сумветъ имъ скомандовать или увлечь инымъ способомъ за собой! Въдь нътъ никакой организаціи, въдь все пестро не только въ настроеніяхъ толпы. Вёдь даже въ апрёлё мёсяцё быль случай, что въ теченіе цілой неділи рабочіе всего района Обуховскаго завода оказались въ рукахъ какогото пробажаго, никому неизвёстнаго казака, отказываясь повиноваться не только администраціи, не только своему выборному Совету, но даже представителямъ Исполнительнаго Комитета, которымъ лишь съ большими трудностями и личной опасностью удалось добиться удаленія таинственнаго проходимца. И это среди рабочихъ, наиболъе организованныхъ и сознательныхъ. Что же говорить о солдатахъ! И со всъхъ сторонъ постоянно слышались опасенія, что революція

не дойдеть до Учредительнаго Собранія. Помню таинственную увъренность, съ которой Березинъ не разъ говорилъ, что Учредительнаго Собранія не будеть, и я съ трудомъ могу припомнить, съ какой стороны онъ опасался варыва — справа или слѣва. Весь Исполнительный Комитетъ все время безпокоился, чтобы скоръе двигались работы по созыву Учредительнаго Собранія. И я, исходя, въ сущности, изъ тъхъ же ощущеній, но видя опасность съ другой стороны, въ солдатскомъ клубъ, читая лекцію объ Учредительномъ Собраніи, очень подробно и предостерегающе останавливался на картинахъ французскаго Конвента, насилуемаго толпой. И большевики — клубъ былъ, какъ оказалось, организованъ большевиками — остались очень довольны этой стороной, выясняющей, что солдатская масса должна будеть признать суверенность народной воли.

Въ конечномъ итогъ ту же мысль, но въ иной формулировкъ, высказывалъ П. Е. Щеголевъ, который часто бывалъ въ Таврическомъ Дворцъ и безстрастнымъ окомъ историка взиралъ на величайшія историческія явленія. Какъто разъ я встрътилъ его въ Екатерининскомъ залѣ внимающимъ восторгу толны при очередной демагогической выходкъ Стеклова...

— Что будеть? Монархія будеть, воть что.. Не будеть никакихь «революціонныхь порядковь»... Глупости все это! Русскій крестынинь не мыслить правопорядка, не вінчаннаго короной...

Но Щ...., кажется, не задавалъ себъ тогда вопроса, хочетъ ли крестьянинъ правопорядка вообще, и когда онъ захочетъ его.

### Глава вторая.

### исполнительный комитетъ.

## 1. Вившній характеръ.

Въ началѣ марта я вошелъ въ составъ Исполнительнаго Комитета, къ полусерьезному, полушутливому негодованію Суханова, который находилъ, что здёсь не мѣсто «геометрамъ и фортификаторамъ». Въ Комитетъ я представлялъ наиболѣе правую изъ допускающихся тамъ группъ — группу трудовиковъ. Весь мартъ и апръль я былъ однимъ изъ усидчивыхъ и постоянныхъ посътителей засъданій, распростившись, хотя не безъ колебаній, со своей фортификаціей. Фактически я ограничивался ролью только наблюдателя, такъ какъ послѣ трехъ лътъ перерыва политическая работа была для меня слишкомъ чужда и необычна.

Въ это время Исполнительный Комитетъ имълъ чрезвычайный въсъ и значеніе. Формально онъ представлялъ собой только Петроградъ, но фактически это было революціонное представительство для всей Россіи, высшій авторитетный органъ, къ которому прислушивались отовсюду съ напряженнымъ вниманіемъ, какъ къ руководителю и вождю возставшаго народа. Но это было полнъйшимъ заблужденіемъ. Никакого руководительства не было, да и быть не могло.

Прежде всего, Комитетъ былъ учрежденіемъ, созданнымъ насиѣхъ и уже въ формахъ своей дѣятельности имѣвшимъ множество чрезвычайныхъ недостатковъ.

Засъданія происходили каждый день съ часу дня, а иногда и раньше, и продолжались по поздней ночи, за исключениемъ техъ случаевъ, когда происходили засъданія Совъта, и Комитетъ, обычно въ полномъ составв, отправлялся туда. Порядокъ дня устанавливался обычно «міромъ», но очень ръдки были случаи, чтобы удалось разръшить не только всъ, но котя бы одинъ изъ поставленныхъ вопросовъ, такъ какъ постоянно во время засёданій возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрѣшать не въ очередь. Между прочимъ, вопросъ объ организаціи работъ Комитета ставился на очередь систематически ежедневно, но онъ получиль свое разръшение лишь къ концу апръля. т. е. ко времени, когда само вліяніе Комитета стало замътно падать. Вопросы приходилось разрвшать подъ напоромъ чрезвычайной массы делегатовъ и ходоковъ какъ изъ петроградскаго гарнизона, такъ и съ фронтовъ и изъ глубины Россіи, при чемъ всѣ делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными въ пленарномъ засъданіи Комитета, не ствуясь ни отдёльными членами его ни комиссіями. Въ дни васъданій Совъта или солдатской секціи діла приходили въ катастрофическое разстройство.

Пробовали было провести разділеніе труда устройствомъ разныхъ комиссій. Но это мало помогло ділу, такъ какъ центръ тяжести попрежнему лежаль на пленумі котя бы потому, что комиссіямъ некогда было засідать, въ виду перманентности засіданій Комитета. Важній

шія рёшенія принимались часто совершенно случайнымъ большинствомъ голосовъ. Обдумывать было некогда, ибо все дѣлалось второпяхъ, послѣ ряда безсонныхъ ночей, въ суматохѣ. Усталость физическая была всеобщей. Недоспанныя ночи. Безконечныя засѣданія. Отсутствіе правильной ѣды — питались хлѣбомъ и чаемъ и лишь иногда получали солдатскій обѣдъ въ мискахъ безъ вилокъ и ножей.

Техническіе недочеты, неспособность или невозможность организовать правильную работу увеличивались политической лезорганизованностью, а въ началъ — и соотношениемъ личныхъ силъ. Главенствующее положение въ Комитетъ все время занимали соціалъ-демократы различныхъ толковъ. Н. С. Чхеидзе - незамінимый, энергичный, находчивый и остроумный предсъдатель, но именно только предсъдатель, а не руководитель Совъта и Комитета: онъ лишь офармливалъ случайный матеріалъ, но не даваль содержанія. Впрочемь, онь быль нездоровъ и потрясенъ горемъ — смертью сына. Я часто улавливаль, какь онь сидъль на засъданіи, устремивъ съ застывшимъ напряженіемъ глаза впередъ, ничего не видя и не слыша. Его товарищъ - М. И. Скобелевъ, всегда оживленный, бодрый, словно притворявшійся серьезнымь. Но Скобелева ръдко можно было видъть въ Комитеть, такъ какъ ему приходилось очень часто разъвзжать для тушенія слишкомъ разгорьвшейся революціи въ Кронштадть, Свеаборгь, Выборгъ и Ревелъ... Н. Н. Сухановъ, старавшійся руководить идейной стороной работъ Комитета, но не умъвшій проводить свои стремленія черезъ суетливую и неряшливую технику собраній и засъданій. Б. О. Богдановъ, полная противоположность Суханову, сравнительно

мысленно относившійся къ большимъ принципіальнымъ вопросамъ, но зато бодро барахтавшійся въ груд'в дівловой работы и организаціонныхъ вопросовъ и терпъливъе всъхъ высиживавшій на всіхъ засіданіяхь солдатской секціи Совета. Ю. М. Стекловъ, изумлявшій работоспособностью, уменіемь пересиживать всехь на засъданіяхъ и, кромъ того, редактировать советскія «Известія» и упорно гнувшій крайне левую, непримиримую, или, вёрнёе сказать. трусливо-революціонную линію. К. А. Гвоздевъ, выдвлявшійся разсудительной практичностью и государственной хозяйственностью своихъ выводовь и негодовавшій, что жизнь идеть такь неразсчетливо-сумбурно; встревоженно, съ недоумъніемъ и, наконецъ, съ негодованіемъ смотръвшій, какъ его товарищи рабочіе стали такъ недальновидно проматывать богатства страны. М. И. Гольдманъ (Либеръ) — яркій, неотразимый аргументаторъ, направлявшій остріе своей ръчи неизмънно налъво. Н. Д. Соколовъ, какъ-то странно не попадавшій въ тактъ и тонъ событій и старавшійся не показать виду, что онъ самъ понимаетъ и вилить это не хуже, а. можеть быть, лучше другихъ. Г. М. Эрлихъ, котораго я болъе всего помню окруженнымъ толпой делегатовъ передъ дверьми Комитета. томъ къ нимъ присоединились: Данъ, воплощенная догма меньшевизма, всегда принципіальный и поэтому никогда не сомнъвавшійся, не колебавшійся, не восторгавшійся и не ужасавшійся — въдь все идетъ по закону — всегда съ запасомъ безконечнаго количества гладкихъ законченныхъ фразъ, которыя одинаково легко ровно укладывались и въ устной рёчи, и въ резолюціяхъ, и въ статьяхъ, и въ которыхъ есть все, что угодно, кромъ дъйствія и воли. Все двлаеть исторія — для человека неть места. И. Г. Церетелли, полный страстнаго горънія, но всегда ровный, изящно-спержанный и спокойный, идеологь, руководитель и организаторъ Комитета, отлававшій напряженной работ остатки надорваннаго здоровья. Но все это были марксисты. Народники не дади для Комитета ничего похожаго, даже когда появились ихъ первоклассныя силы — А. Р. Гопъ, В. М. Черновъ, И. И. Бунаковъ. В. М. Зензиновъ. Они все время предпочитали пержаться въ сторонъ, скоръе присматриваясь въ Комитету, чемъ руководя имъ. Народные соціалисты — В. А. Мякотинъ и А. В. Пъщехоновъ — старательно полчеркивали свою чужеродность въ Комитетъ. Изъ трудовиковъ только Л. М. Брамсонъ, организаторъ и руководитель финансовой комиссіи, а впоследствіи комиссіи по Учредительному Собранію, оставиль очень значительный слёдь въ дёловой работё Комитета. Усиленно выдвигали меня, какъ офипера съ нъкоторымъ техническимъ знаніемъ и вмъстъ съ тъмъ давно участвовавшаго въ общественной работъ. И, несомнънно, передо мной были большія возможности въ смыслъ вліянія на работы Комитета. Но я быль оглушень событіями и, ярко воспринимая ихъ, не нашелъ способности реагировать на нихъ. Въ одинаковомъ со мною положеніи быль, кажется, и С. Ф. Знаменскій, тоже офицерь и представитель трудовиковъ.

Большевики въ Комитетъ были вначалъ представлены, главнымъ образомъ, М. Н. Ковловскимъ и П. И. Стучкой, одинъ — короткій, полный, другой — длинный, сухой, но оба одинаково желчные, злые и, какъ намъ казалось, тупые... Противоположностью имъ явился потомъ Каменевъ, отношенія котораго

NC1

ко всёмъ были такъ мягки, что, казалось, омъ самъ стыдился непримиримости своей позиціи: въ Комитетв онъ былъ, несомнённо, не врагомъ, а только оппозиціей. Больше всёхъ производиль впечатлёніе большевикъ-рабочій, П. А. Залуцкій. Чрезвычайно мягкій, даже милый, но всегда печальный и озабоченный, какъ если бы вто-либо изъ близкихъ былъ долго и безнадежно боленъ, и это заглушало всё остальныя воспріятія отъ міра и толкало на самыя отчаянныя рёшенія, лишь бы скорве избавиться отъ этого гнета и, наконецъ, зажить по-хорошему.

Военные вначаль были представлены В. Н. Филипповскимъ и нъсколькими солдатами. Филипповскій просиділь первые трое сутокь революціи въ Таврическомъ Дворць, ни на минуту не смыкая глазь, и съ техъ поръ сталь неизмѣнной принадлежностью Комитета и эсеровской фракціи. Солдаты были выбраны на одномъ изъ первыхъ солдатскихъ собраній, при чемъ естественно попали наиболее истерическія, крикливыя и неуравновъщенныя натуры, которыя въ результать ничего не давали Комитету, не пользовались никакимъ вліяніемъ въ гарнивонъ и даже въ своихъ собственныхъ частяхъ. Потомъ, после дополнительныхъ выборовъ, въ Комитетъ вошелъ рядъ новыхъ представителей, съ Завадьей и Бинасикомъ во главъ. Послъдніе добросовъстно, насколько въ силахъ, старались справиться съ моремъ военныхъ делъ. Но оба, бывшіе, кажется, мирными писарями въ запасныхъ батальонахъ, никогда не интересовавшимися ни войной, ни арміей, ни политическимъ переворотомъ, были только наиболее яркимъ доказательствомъ, насколько условно можно воспринимать утвержденія, что Исполнительный Комитеть руководиль революціей.

Поражающей чертой въ личномъ составъ Комитета является значительное количество инородческаго элемента. Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были представлены совершенно несоразмърно ихъ численности и въ Петроградъ и въ странъ. Было ли это нездоровой пъной русской общественности, поднятой гребнемъ народнаго движенія затымь, чтобы разъ навсегда быть выброшенной изъ нъдръ русской жизни? Или это следствие грежовъ стараго режима, который насильственно отметаль въ лѣвыя партій инородческіе элементы? Или это просто результать свободнаго соревнованія — въдь Бинасикъ и Завадья были выбраны всемъ гарнивономъ, гдъ всякій могь свободно оспаривать ихъ мъсто... Въдь латышские батальоны, впоследствіи ставшіе опорой советского режима, были до революціи одними изъ наиболье доблестныхъ и стойкихъ частей русской арміи вообще... Какъ ни какъ, эти инородцы для того времени выражали и настроенія русскихъ солдатскихъ и рабочихъ массъ, которыя не нашли представителей, болве точно выражающихъ ихъ правду. И, во всякомъ случав, остается открытымъ вопросъ, кто болъе виноватъ — тъ инородцы, которые тамъ были, или тъ русскіе, которыхъ тамъ не было, хотя могли быть. Но факть этоть самь по себѣ имѣль громадное вліяніе на складъ общественныхъ настроеній и симпатій. Многіе до сихъ поръ опираются на этотъ факть въ убъжденіи, что русская революція чужеродная, наносная, лишь временное увлеченіе народа инородцами-демагогами. И кстати, деталь: во время перваго посъщенія Комитета Корниловымъ онъ совершенно случайно сълъ такъ, что со всъхъ сторонъ оказался окруженнымъ евреями, а противъ него сидъли двое не

только не вліятельныхъ, но вообще даже незамѣтныхъ членовъ Комитета, которыхъ я помню только потому, что у нихъ были каррикатурно выраженныя еврейскія черты лица. Кто знаетъ, какое вліяніе имѣло это на отношеніе Корнилова къ русской революціи, а значитъ, и на самыя сульбы ея!...

Въ общемъ, исторію Комитета въ организапіонномъ и дичномъ отношеніи следуеть раздълить на два періода: до и послъ прівзда Церетелли. Первый періодъ быль періодомъ, полнымъ случайности, колебаній и неопредёленности, когда всякій, кто хотіль, пользовался именемъ и организаціей Комитета, и болве всего это удавалось Стеклову, наиболье талантливому, усидчивому и солидному члену Комитета. Это періодъ сумбура, когда были возможны случаи. что засъданія Комитета, правда, по маловажнымъ вопросамъ — происходили въ составъ однихъ интернаціоналистовъ и большевиковъ, подъ предсъдательствомъ Стеклова. И лъвые и правые чувствовали Комитетъ одинаково своимъ или одинаково чужимъ учреждениемъ, по возможности пользуясь имъ, но не сознавая обязанности нести отвътственность за него.

Въ результатъ получались «забавные» случаи. Нпр., однажды какимъ-то способомъ, чуть ли не благодаря вниманію барышни-регистраторши, было задержано письмо на бланкъ Комитета съ печатью къ крестьянамъ какого-то села, которымъ давалось полномочіе «соціализировать» сосъднее помъщичье имъніе. Несмотря на весь радикализмъ въ соціальныхъ вопросахъ, весь Комитетъ былъ до глубины души возмущенъ этимъ случаемъ. Произвели спеціальное разслъдованіе, и оказалось, что такія письма выдаваль членъ аграрной комиссіи, эсеръ Алексан-

дровскій, считавшій себя въ праві проводить свои тенденціи и взгляды отъ имени Комитета. Но зачемь брать такіе мелкіе примеры? Сами совътскія «Извъстія», въ сущности, были чэмъ инымъ, какъ такимъ письмомъ Александровскаго. Въ общемъ тонъ статей, въ подборъ хроники, въ томъ, что помещалось и что не помещалось, въ опечаткахъ, наконецъ, — везде чувствовалась рука редактора и его помощниковъ, проводящихъ свои взгляды, но отнюдь не взгляды Комитета. И громаднымъ большинствомъ Комитета «Извъстія» воспринимались, какъ нъчто чужое, какъ безобразіе. Но некому было объ этомъ полумать, и некому было пріискать какой-нибудь выходъ изъ положенія. Но когда я составиль формальное заявление съ протестомъ противъ всего направленія «Изв'ястій», то подъ нимъ подписались сразу всв лидеры Комитета до Суханова включительно, и Стекловъ быль безъ сожальнія смышень. Такое положеніе діль приводило къ тому, что, хотя офиціально Комитеть поддерживаль Правительство, и большинство постоянно настаивало на незыблемости этой позиціи. — темъ не мене Комитеть самъ расшатываль авторитеть Правительства своими случайными мёрами, необдуманными шагами. Для предотвращенія недоразум'іній была образована особая делегація Комитета, которая раза два въ недълю ходила въ Маріинскій Лворець бесьновать съ Правительствомъ... Но что могла сдвлать эта делегація, если въ то время, какъ она бесъдовала и приходила къ полному единодушію съ министрами. Александровскихъ разсылали письма, печатали статьи въ «Извъстіяхъ», разъъзжали отъ имени Комитета делегатами по провинціи и въ армін, принимали ходоковъ въ Таврическомъ Дворцв, каждый выступая по-своему, не считаясь ни съ какими разговорами, инструкціями или постановленіями и ръшеніями. Въ конечномъ счеть, отъ Комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать. И въ этомъ смыслъ Комитетъ руководился и опредълялся не тъми, кто въ немъ сидълъ и ръшалъ вопросы, а тъми, кто къ нему обращался.

Ръзко измънился карактеръ Комитета съ появленіемъ Церетелли. Вошелъ онъ туда въ качествъ члена 2-ой Думы только съ совъщательнымъ голосомъ. Въ первый день онъ скромно отказался высказать свое мивніе, такъ какъ еще не присмотрёдся къ обстановкъ. На следующій день онъ произнесъ пространную рѣчь, словно нащупывая позицію, при чемъ не угодиль ни лівымь, такъ какъ явно тянулъ въ сторону компромисса и соглашенія съ Правительствомъ, ни правымъ, такъ какъ ръчь его во многихъ отношеніяхъ дышала еще нетронутымъ «сибирскимъ» интернаціонализмомъ. На третій день Церетелли явился увъреннымъ въ себъ вождемъ Комитета и Совъта, и, въ принципъ сохраняя интернаціоналистическія тенденціи, на практикі різко проводилъ оборонческую линію поведенія и линію органического сотрудничества и поддержки Правительства. Съ больной грудью, часто теряя отъ напряженія голось, съ бользненно-воспаленнымъ лицомъ и глазами — онъ спокойно, увъренно и смёло вель Комитеть, который сразу изъ сборища случайныхъ людей превратился въ учрежденіе, въ органъ. Но поразительно, какъ разъ въ моментъ, когда Комитетъ организовался, когда въ немъ выделились и начали функціонировать отдёлы, когда отвётственность за работы взяло на себя бюро, избранное только изъ оборонческихъ партій — словомъ, когда Комитетъ научился управлять собой — какъ разъ въ это время онъ выпустиль изъ рукъ руководство массой, которая ушла въ сторону отъ него.

При оцѣнкѣ работъ Комитета надо, конечно, имѣть въ виду и общее положеніе всѣхъ членовъ его, столкнувшихся впервые съ цѣлой массой существеннѣйшихъ и сложнѣйшихъ вопросовъ. Однажды, когда командиръ одного изъ корпусовъ пятой арміи сталъ мнѣ жаловаться на тяжелое положеніе команднаго состава при новыхъ порядкахъ, я отвѣтилъ ему:

— Это трагедія не только команднаго состава, но всей интеллигенціи. Положеніе командира корпуса, вынужденнаго командовать солдатами при наличіи комитетовь, не тяжелье положенія Церетелли, вернувшагося изъ каторги

и ставшаго министромъ.

Всъ были словно люди, долго находившіеся въ темнотъ и вышедшіе на свъть и теперь безпомощно наталкивающіеся другь на друга и на окружающую обстановку. Новые вопросы, нахлынувшіе въ такомъ изобиліи и въ такомъ никогда еще не бываломъ видъ, и громадное большинство, всъ, кто не придерживался слъпо какой-нибудь догмы или канона, а хотълъ дъйствовать сообразно обстоятельствамъ, было сбито съ толку и часто по нъскольку разъ вынуждено было мънять мнъніе по одному и тому же вопросу, даже не будучи въ состояніи уяснить степень и существо своего противоръчія. Въдь дъйствовать приходилось въ условіяхъ тягчайшей войны, при общей разрухъ, на фонъ со всъхъ сторонъ подступающей, кричащей, угрожающей массы, которая сегодня встречаеть оваціями Родзянко, завтра — Плеханова, послъзавтра —

Ленина, для того, чтобы въ конечномъ счетв отдать себя въ распоряжение никому неизвъстнаго проходимна-казака. Что дълать съ арестованнымъ царемъ, что дёлать съ заключенными министрами, можно ди позводить правой печати выходить въ свётъ, нужно ли отменить смертную казнь, какъ поступить съ національными требованіями, какъ организовать выборы въ Учредительное Собраніе, какъ заставить солдать повиноваться командному составу, какъ разръшить аграрный вопросъ? Какъ организовать Правительство? А главное и основное: какъ быть сь войной? Въдь и теперь, быть можеть, нътъ двухъ людей одного и того же класса и одной и той же партіи, которые отвѣтили бы одинаково на всв эти вопросы. Тогда же ихъ приходилось решать въ обстановке, которую я пытался изобразить, и ръщать людямъ, которые ни разу не имъли возможности прикоснуться къ административному аппарату Россіи. Въдь многіе изъ членовъ Комитета лишь послів революціи впервые увиділи генерала не въ качестві объекта террористического покушенія и не какъ субъекта административныхъ репрессій. Теперь же прихолилось столковаться съ этими же генералами относительно того, какъ быть съ арміей, какъ быть съ фронтомъ и какъ быть съ войной.

### 2. Ни власти, ни войны.

Два вопроса стали передъ русскимъ обществомъ съ перваго момента революціи: вопросъ о власти и о войнъ.

Власть была сметена во всей странъ безъ остатка — отъ верху до низу, какъ въ сголицахъ, такъ и въ другихъ городахъ, какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ. — Между тъмъ, на фронтъ стояли милліоны солдать подъружьемъ, продолжающіе войну, конца которой

еще не было и видно.

Вопросы надо было рёшить. Но къ этому не была подготовлена не только масса, но и тё общественные круги, которые стали во главе ея. Прежде всего сказалось принципіальновраждебное къ власти, всегда оппозиціонное отношеніе лёваго крыла интеллигенціи. Исполнительный Комитеть на засёданіяхъ, когда образовывалось Правительство, заявилъ, что не приметь участія въ немъ. Все время убёждая другихъ и себя, что фактическая сила и руководство революціи находится въ рукахъ Совёта, Комитеть отказался оформить это своимъ участіемъ въ Правительствё.

Причинъ этому воздержанію приводилось много: неувъренность въ побъдъ революціи, не организованность демократіи, принципіальныя соображенія о невозможности для соціалистическихъ партій участвовать въ буржуазномъ Правительствъ... Выставлялись даже такіе комическіе доводы, какъ желаніе дать либерализму возможность обанкротиться передъ лицомъ широкихъ народныхъ массъ... Но дъйствительныя причины отказа отъ власти были двъ. Прежде всего - инстинктивные навыки отрицательнаго отношенія къ власти, которая всегда казалась зломъ, пачкающимъ, уничтожающимъ принципіальную чистоту; поэтому котёлось, сохраняя въ рукахъ фактическую силу, остаться въ положеніи оппозиціи, по возможности даже безответственной. Главнымъ же факторомъ отказа отъ участія во власти была война. Принять власть въ то время, какъ свыше 10 милліоновъ людей было подъ ружьемъ, демократія не могла, тавъ какъ не знала, какъ относиться къ армін

и къ войнъ. Словомъ — соображеній было болье, чъмъ достаточно... И такъ какъ круги, создававшіе въ то время Правительство, совсёмъ не настаивали на участіи соціалистовъ въ Правительствв, выдвинувъ только кандидатуру Чхенизе или Скобелева въ министры труда, было раздвоеніе сразу создано TO которое характеризуеть весь начальный ріодъ русской революціи. Одинъ Керенскій понималь неправильность этого и вошель въ составъ Правительства. Онъ, кажется, переоцъниль свои силы, надъясь одинь составить въ Правительствъ противовъсъ всей разношерстной толив политическихъ двятелей левой формаціи. И вт моменть, когда лишь напряжение всёхъ снів могло создать авторитеть и власть, началась взаимная борьба двухъ крыльевъ русской общественности.

Отказываясь отъ участія въ Правительстві, Исполнительный Комитеть отнюдь не отказывался отъ власти. Во всякомъ случаї, онъ дійствоваль такъ, чтобы Правительство власти не могло иміть. Это не было планомірной системой. Это было простымъ и естественнымъ слідствіемъ тіхъ общественныхъ инстинктовъ недовірія къ власти, привычекъ къ безотвітственной опгозиціонности, которыя характеризовали русскую общественность. И сказывалось это на ціломъ рядів случайныхъ, но безпрерывныхъ явленій.

Уже тѣ восемь пунктовъ требованій, которыми Исполнительный Комитетъ обусловиль свою поддержку Правительства, по существу, означали ничто иное, какъ обезсиленіе власти: гражданскія свободы и равноправіе, замѣна полиціи милиціей, подчиненной органамъ мѣстнаго самоуправленія, неразоруженіе и невыводъ пе-

троградскаго гарнизона и, наконецъ, свободы въ армін — все это вело къ одной и той же цъли — обезсиленію правительственной власти. — Но. и принявъ эти требованія. Правительство не обезпечило себъ пъйствительной полдержки Комитета, такъ какъ эта поддержка сводилась лишь къ тому, что Комитетъ не свергалъ Правительство. Но и это не выполнялось, потому что на кажломъ шагу, въ кажломъ словъ, самъ не чувствуя, не понимая и во всякомъ случав не желая того, Комитетъ наносилъ смертельные удары авторитету Правительства, действуя помимо его и противъ него. Власть не создавалась, но разрушалась. Не нарочно, но постоянно. Вотъ, нпр., въ первый день моего участія въ работахъ Комитета я попалъ на докладъ Мстиславскаго и Тарасова-Родіонова о провъркъ условій солержанія б. паря Николая. П'вло было такъ. Исполнительный Комитетъ имълъ сомнънія относительно надежности охраны Николая, которая усилилась послё того, какъ стало извъстно о намъреніи Правительства отправить паря въ Англію. Казалось, можно было найти простое ръшеніе: отправиться въ Правительство и тамъ выяснить всё эти вопросы, быть можеть, даже настоять на томъ, чтобы тѣ же Мстиславскій и Тарасовъ-Родіоновъ были допущены во дворенъ въ Парскомъ для выясненія условій содержанія парской семьи. Вмісто этого, къ Таврическому Дворцу были вызваны нъсколько полковъ, была наряжена спеціальная экспедиція върныхъ войскъ, былъ арестованъ комендантъ Царскаго Села и, въ условіяхъ новаго переворота, Мстиславскій выполниль задачу: лично увидълъ б. царя. Онъ вернулся, доложилъ Комитету, и войска, напутствуемыя соотвътствующей времени и мъсту ръчью Стеклова, были распущены по казармамъ. И всёмъ въ Комитетъ казалось это проявленіемъ революціонной энергіи и нисколько не противоръчащимъ формулъ поддержки Правительства.

И такихъ случаевъ было чрезвычайно много. Когда Стекловъ въ своемъ докладъ на Съвздъ Совътовъ изобразилъ отношение Комитета къ Правительству — всв ужаснулись картинв и свалили вину на докладчика. Но никто не ръшился выступить вторымъ докладчикомъ, ибо по существу нечего было возразить, ибо сами ужасающіеся черезъ полчаса выработали проектъ резолюціи объ отношеніи къ правительству, принятый Съёздомъ, гдё, послё уклончивыхъ обёщаній поддержки Правительству «постолькупоскольку» оно будеть выполнять всв требованія демократіи, прямо говорилось, что демократія должна быть готовой «дать рышительный отпоръ всякой попыткъ Правительства уйти изъподъ контроля демократіи или уклониться отъ выполненія принятыхъ имъ на себъ обязанностей»... — тонъ, еще понятный, если бы министромъ юстиціи оставался кто-нибудь въ родъ Щегловитаго, но совершенно политически неоправданный, когда относился къ Керенскому и Львову...

Но мит всегда казалось, что многіе изъ этихъ случайныхъ недоразумтній могли быть избігнуты и предупреждены, если бы само Правительство захоттло отнестись итсолько болте, не скажу терпимо, но хотя бы діловито къфакту существованія Исполнительнаго Комитета. Даже Керенскій слишкомъ мало пользовался своимъ громаднымъ авторитетомъ, появляясь въ Таврическомъ Дворці крайне рідко, да и то лишь по приглашенію, хотя каждое его посіщеніе вносило въ ділтельность Комитета

струю серьезной сдержанности. Я увёренъ, что одно — два посёщенія Комитета Милюковымъ могло бы оказаться весьма поучительнымъ и для Милюкова и для Комитета и могло бы имёть чрезвычайныя послёдствія въ развитіи русской революціи. Но онъ ни разу не сдёлалъ этого, и можно ли было удивляться послё этого, что тонкая, кружевная ткань дипломатической работы, связывавшая Россію со всёмъ міромъ, обрывалась въ канцеляріяхъ у Пёвческаго моста. Со стороны Правительства все время проявлялся тонъ обиды и оскорбленности, что, со своей стороны, вызывало настороженность Комитета.

А главное — Комитетъ былъ представленъ самъ себъ и событіямъ въ развитіи своихъ взгля-

довъ на войну.

Я уже упоминаль, что партіи, представленныя въ Комитеть, не могли войти въ Правительство уже потому, что не имъли своей точки зрънія по главному вопросу русской жизни — по вопросу о войнь.

Несомнънно, переворотъ былъ вызванъ народнымъ ощущеніемъ тяжести войны. Но также
было несомнънно, что дъятели революціи не были
подготовлены къ тому, чтобы разръшить вопросъ
о войнъ при свътъ давно ожидаемаго и такъ
неожиданно разразившагося переворота. Противоръчивость позицій и просто невыясненность
были такъ велики, что, при организаціи Правительства, при формулировкъ знаменитыхъ восьми
пунктовъ, на основъ которыхъ Исполнительный
Комитетъ объщалъ свою поддержку Правительству — вопросъ о войнъ вовсе не былъ затронутъ. Было явно безнадежнымъ дъломъ отчеканивать какія-либо формулы, которыя могли

бы въ тотъ моментъ объединить не только Комитетъ съ Правительствомъ, но, быть можетъ, даже членовъ Комитета между собой и членовъ Правительства между собой. И международная политика Правительства стала направляться П. Н. Милюковымъ, еще недавно писавщимъ о томъ, что вся Восточная Пруссія должна быть превращена въ новую Остзейскую губернію... А въ Комитетъ Сухановъ уже писалъ Манифестъ ко всёмъ народамъ міра.

Такое противорѣчіе, конечно, не могло долго оставаться. И Правительство и Комитеть должны были научиться сочетать дипломатію съ настроеніями народа, эволюціонируя другь другу навстрѣчу отъ непримиримаго шовинизма Милюкова и отъ безогляднаго интернаціонализма Суханова.

Въ сущности, для Комитета и позиція Суханова, въ правильномъ ея пониманіи, была уже значительнымъ шагомъ впередъ. Вначалъ въ Комитетъ военный вопросъ быль просто напросто открытымъ, и позиція его опредвлялась чисто случайными моментами. Хотя въ Комитетъ конкурировали на совершенно равныхъ правахъ двѣ противоръчивыя илеологіи — оборончества «ло полной побъды» и немедленнаго мира «по телеграфу», — но левой стороне удалось внешне связать имя Комитета со своей позиціей. Въ Приложеніи къ первому номеру «Извѣстій Совъта Рабочихъ Депутатовъ» данъ былъ большевистскій манифесть, гдв давалась уже въ достаточной степени выразительная формула, опредъляющая способъ окончанія войны:

«Немедленная и неотложная вадача Временнаго Революціоннаго Правительства— войти въ сношенія съ пролетаріатомъ воюющихъ странъ для революціонной борьбы народовъ всёхъ странъ противъ своихъ угнетателей и поработителей, противъ парскихъ правительствъ и капиталистическихъ кликъ и для немедленнаго прекращена кровавой человъческой бойни, которая навязана порабощеннымъ народамъ.»

Хотя большинство Комитета возражало потомъ противъ помъщенія этого манифеста на первомъ мъсть, тъмъ не менъе впечатлъние связи Комитета съ крайними анти-военными лозунгами осталось надолго. Комитеть могь отнестись отрицательно къ большевистской позиціи, но не могъ выявить своей собственной. Мнв случайно пришлось быть въ Комитетъ, когда въ немъ впервые быль поставлень вопрось о войнв. нистръ Гучковъ просилъ Комитетъ дать какоелибо успокоительное заявление фронту, чтобы разсвять впечатленіе, что революція склонна немедленно разрушить армію. Въ этомъ чрезвычайно сухомъ и формальномъ заявленіи говорилось, что въ расчетв на то, что офицеры услышать призывь обращаться съ уваженіемь къ солдатамъ, Комитетъ приглашаетъ солдатъ «въ строю и при несеніи военной службы строго выполнять воинскія обязанности». Вмёстё съ тёмъ сообщалось, что приказы номеръ 1-ый и 2-ой относятся только къ войскамъ Петроградскаго округа, какъ и сказано въ заголовкъ этихъ приказовъ... Комитетъ согласился дать подпись подъ заявленіемъ. Но Чхеидзе, не возражая противъ решенія Комитета, отказался подписать обрашеніе!

— Мы все время говорили противъ войны, какъ же я могу теперь призывать солдатъ къ продолженію войны, къ стоянію на фронтъ.

Подписалъ обращение Скобелевъ.

Когда говорять о роли Комитета въ арміи, прежде всего указывають обычно на Приказъ № 1-ый. Дъйствительно, на фронтъ, куда онъ

попаль, и гдв до его прихода все было спокойно и по-старому, онъ сыгралъ чрезвычайно плачевную роль. Но онъ былъ предназначенъ для Петрограда, гдв все уже было перевернуто вверхъ ногами, и гдв, казалось, любая цвна сходна, лишь бы начать приводить солдатчину въ порядокъ. Поэтому - такъ мив объясняли считали во что бы то ни стало необходимымъ начать разговаривать съ солдатами въ формъ приказовъ, напомнить о ихъ обязанности повиноваться. Дорожа формой, въ суматох в не обратили достаточнаго вниманія на содержаніе, въ которое нестройная тодпа солдатского Совета внесла свои пожеланія. Если къ этому добавить, что члены Комитета не имвли ни малъйшаго представленія о внутреннемъ распорядкъ въ арміи и о духв ея, и то обстоятельство, что, какъ только военные разъяснили Комитету все значеніе Приказа № 1-ый, этоть Приказь немедленно былъ анулированъ Приказомъ № 2-ой. анулированъ по крайней мёрё для фронта — то вина Комитета становится значительно смягченной. Право, этотъ приказъ лучше, чёмъ приказъ думскаго Комитета, запрещавшій офицерамъ отнимать оружіе отъ солдать и грозившій за это разстреломъ... Но все же, несомненно, что въ изданіи приказа № 1 значительную роль играло то обстоятельство, что война, какъ реальная забота, была чужда членамъ Комитета, видъвшимъ все лишь сквозь призму вопроса борьбы со старымъ правительствомъ и опасавшимся неизвъстнаго и таинственнаго фронта. Сумбуръ же въ работахъ Комитета и направление «Извъстий» объясняють въ достаточной степени, почему резонансь въ арміи получиль лишь первый приказъ, о второмъ же мало кто даже зналъ.

Не малую роль во всемъ этомъ сыгралъ

Стекловъ. Не говоря уже о томъ, что ему приписывалось авторство Приказа № 1, онъ при своей усидчивости очень часто оставался до самаго конца засъданій Комитета, принимая делегатовъ съ фронта и давая имъ разъясненія. Помню, однажды пришла делегація съ румынскаго фронта съ жалобой на какія-то обиды штаба.

— Да это же прямая контръ-революція! — сталъ ужасаться Стекловъ. — Да ихъ всёхъ надо немедленно арестовать...

Я заявиль, что Стекловь не въ правъ давать такихъ разъясненій делегатамь, внося разваль на фронть. Стекловь обидълся и поставиль вопрось о довъріи къ нему на голосованіе. Большинство — случайное — оказалось на его сторонъ.

Онъ же постоянно выступалъ на солдатскихъ митингахъ, въ первые дни непрерывно происходившихъ въ Екатерининскомъ залѣ. Онъ же давалъ тонъ «Извъстіямъ». И формально противъ него нельзя было выставить возраженій, такъ какъ Комитетъ вообще никакой позиціи по военному вопросу не имѣлъ.

Однако, военный вопросъ не могъ долго оставаться пустымъ мъстомъ, пробъломъ, доской, на которой всякій встръчный поперечный расписывалъ свои узоры. Особенно упорно и настойчиво указывалъ на это Сухановъ, уже тогда понимавшій всю глубину органической связи революціи съ войной и понимавшій, что отъ разрышенія этого вопроса зависитъ дальнъйшая судьба революціи. Имъ же была предложена форма выявленія лица Комитета по этому вопросу — торжественное обращеніе русской революціонной демократіи къ народамъ міра. Имъ же былъ составленъ и текстъ Манифеста, кото-

рый послё долгихъ преній быль съ поправками принять въ Исполнительномъ Комитетв, а 14 марта единогласно принятъ Советомъ. Окончательный текстъ Манифеста таковъ:

«Къ народамъ всего міра.

Товарищи пролетаріи и трудящіеся всът странъ!

Мы, русскіе рабочіе и солдаты, объединенные въ Петроградскомъ Совъть Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, шлемъ вамъ нашъ пламенный привътъ и возвъщаемъ о великомъ событіи. Россійская демократія повергла въ прахъ въковой деспотизмъ царя и вступаетъ въ вашу семью полноправнымъ членомъ и грозной силой въ борьбъ за наше общее освобожденіе. Наша побъда есть великая побъда всемірной свободы и демократів. Нътъ больше главнаго устоя міровой реакціи и «жандарма Европы». Да будетъ тяжкимъ гранитомъ вемля на его могилъ. Да здравствуетъ свобода! Да здравствуетъ международная солидарность пролетаріата въ его борьбъ за окончательную побъду.

Наше дёло не завершено: еще не разсвялись тёни стараго порядка и не мало враговъ собираютъ силы противъ русской революціи. Но все же огромны наши завоеванія. Народы Россіи выразятъ свою волю въ Учредительномъ Собраніи, которое будетъ собрано въ ближайнаго голосованія. И уже сейчасъ можно съ увёренностью предсказать, что въ Россіи восторжествуетъ демократическая республика. Русскій народъ обладаетъ полной политической свободой. Онъ можетъ нынѣ сказать свое властное слово во внутреннемъ самоопредёленіи страны и во внёшней ея политикъ. И, обращаясь ко всёмъ пародамъ, истребляемымъ и разоряемымъ въ чудовищной войнъ, мы заявляемъ, что наступила пора начать рёшительную борьбу съ захватными стремленіями правительствъ всёхъ странъ; наступила пора народамъ взять въ свои руки рѣшеніе вопроса о войнъ и миръ.

Въ сознаніи своей революціонной силы россійская демократія заявляеть, что она будеть всёми мёрами противодействовать захватной политике всёхъ господствующих классовъ, и она призываеть народы Европы къ совийстнымъ рёшительнымъ выступленіямъ въ пользу мира.

И мы обращаемся къ нашимъ братьямъ-пролетаріямъ австро-германской коалиців и прежде всего къ герман-

скому пролетаріату. Съ первыхъ дней войны васъ убъждали въ томъ, что, поднимая оружіе противъ самодержавной Россіи, вы защищаете культуру Европы противъ азіатскаго деспотизма. Многіе изъ васъ видѣли въ этомъ оправданіе той поддержки, которую вы оказали войнѣ. Нынѣ не стало и этого оправданія: демократическая Россія не можетъ быть угрозой свободѣ и цивилязація.

Мы будемъ стойко защищать нашу собственную свободу отъ всякихъ реакціонныхъ посягательствъ — какъ изнутри, такъ п извить. Русская революція не отступитъ передъ штыками завоевателей и не позволитъ раздавить себя витыней военной силой. Но мы призываемъ васъ: сбросьте съ себя иго вашего полусамодержавнаго порядка подобно тому, какъ русскій народъ стряхнулъ съ себя царское самовластіе; откажитесь служить орудіемъ заквата и насилія въ рукахъ королей, помъщиковъ и банкировъ — и дружными, объединенными усиліями мы прекратимъ страшную бойню, позорящую человъчество и омрачающую великіе дни рожденія русской свободы.

Трудящієся всёхъ странъ! Братски протягивая вамъ руку черезъ горы братскихъ труповъ, черезъ ръки невинеой крови и слезъ, черезъ дымящіяся развалины городовъ и деревень, черезъ погибшія сокровища культуры, — ми призываемъ васъ къ возстановленію и укръпленію международнаго единства. Въ немъ залогъ нашихъ грядущих побъдъ и полнаго освобожденія человъчества.»

Въ общемъ, было бы чрезвычайной ошибкой оцфивать этотъ историческій документь, который, несомивнию, будеть видвив на разстояни тысячельтій, какъ произведеніе, вдохновленное интеллигентской интернаціоналистической рванностью отъ русской жизни. Правла, хановъ составляль его, руководствуясь резолюціями Циммервальда и Кенталя. Но воззваніе объединило чрезвычайно широкіе круги по очень различнымъ мотивамъ. Прежде всего, самъ интернаціонализмъ былъ не чемъ-то наноснымъ и чужимъ, но выраженіемъ подлинныхъ настроеній широкихъ круговъ интеллигенціи, быль производной реальныхъ общественныхъ отношеній, быть можетъ, ненормальныхъ, но существую-

щихъ и опредъляющихъ настроенія не только отдёльныхъ людей, но цёлыхъ организацій и политическихъ теченій. И слова, къ которымъ приводилъ интернаціонализмъ, въ то время гулкимъ эхомъ отдавались въ народной массъ. Потому что безспорно, въ психикъ народа войны не было, и война была невиданнымъ, чудовищнымъ насиліемъ надъ его душой. Быть можеть, только одинъ солдатъ на сотню тысячъ могъ формулировать причины войны. Одинъ на десятки тысячь питаль чувства враждебности къ противнику. Остальные шли потому что върили или должны были вёрить въ своихъ вождей физическихъ и духовныхъ. Не было ни ненависти, ни пониманія причинъ, ни представленія о цъли, ни сознанія обиды, ни ощущенія опасности. Вся революція была возстаніемъ народнаго духа противъ чудовищнаго насилія, которое превращало милліоны людей въ орудіе, быть можеть, върныхъ и правильныхъ, но имъ-то, этимъ милліонамъ, идущимъ убивать и умирать, непонятныхъ политическихъ расчетовъ. Демократизмъ требуетъ уваженія не только къ воль, но и къ душъ большинства. И съ этой точки зрѣнія единственное слово, которое должно было

прозвучать, было слово: «Миръ».

Эти настроенія послё революціи могли, конечно, только усилиться. Если въ настроеніяхъ интеллигенціи преобладали мрачные тона, то въ настроеніи солдать и рабочихъ революція явилась несомнівнной радостью, весельемъ, праздникомъ, когда кочется безъ удержу, до-пьяна радоваться. А тутъ — тяготы войны. Въ экономической области это сказывалось въ противорічіи требованій войны и требованій рабочаго власса. Во всей страні сразу быль введенъ, даже по иниціатив самихъ промышленниковъ.

8-ми часовой рабочій день. Была увеличена заработная плата. А на фронтъ — все та же 24-хъ-часовая страда, подслащенная пятирублевымъ мёсячнымъ найкомъ. Отказаться отъ 8-мичасового рабочаго иня? Отказаться отъ повышенія заработной платы? Но тогда въ чемъ «завоеванія» революців? И почему быль поднять (правда, значительно поздне) такой шумъ по поводу чисто реторическаго предложенія Скобелева промышленникамъ отказаться на время войны отъ прибыли? Развъ прибыль важнъе. чемъ жизнь солдатъ, отнимаемая на фронтв? -Все это наивно... Но почему тъ же круги, которые изъ неразвитости народа дёлаютъ выводъ о томъ, что народу нельзя давать избирательнаго права, не сдълали вывода, что пока народъ не пойметъ войны -- нельзя его гнать на фронтъ?

И не только простой народъ не принималь войны. Въ душъ средняго интеллигента не было ея. Быль ужась передь ней, была печаль, была привычка и, наконецъ, была тоска отъ незнанія, какъ и гдъ найти выходъ. Революція грянула какимъ-то чудомъ. Не несетъ ли она желаннаго конца войны? Не произнести ли теперь, въ мигъ великаго историческаго сдвига, завътное, душевное, давно просящееся на уста слово: миръ! Я самъ на себъ почувствовалъ власть этого слова. Наканунъ обсуждения въ Комитетъ, вопросъ о воззваніи быль поставлень въ трудовой группъ. Я высказалъ пълый рядъ соображеній объ опасности и рискованности подобнаго шага... Дойдеть ли онь до народовь міра и какое произведеть тамъ впечатлъніе - неизвъстно. Но ясно, что до нашего фронта онъ дойдетъ немедленно и поставитъ передъ арміей слишкомъ осязательно и практически представленіе о мирѣ, что можеть только ослабить и такъ небольшіе остатки боеспособности фронта. Группа, въ общемъ, согласилась со мной, и представителямъ въ Комитетѣ было предоставлено право голосовать по усмотрѣнію. Но всѣ мы, послѣ дискуссіи въ Комитетѣ и послѣ принятія оговорокъ о готовности русской демократіи бороться дальше за справедливый миръ, голосовали за воззваніе. И не знаю, какъ мои товарищи, но я горжусь, что хотя и случайно, но все же мое одобреніе имѣется въ этомъ актѣ.

И не только соображенія интернаціонализма и уваженія къ народной душі толкали на этотъ путь. Даже тв, кто считаль завоеванія необходимыми для Россіи и продолженіе войны возможнымъ, несмотря на нежеланіе массъ, должны были признать, что дальнъйшая война была почти непосильна для Россіи. О состояніи на фронтъ свъдънія ежедневно приносились сотнями ходоковъ, — и свъдънія эти были безъ исключенія крайне пессимистическія. Но пусть - солдатамъ нельзя довёрять. Но вотъ пріёхаль Корниловъ, и послъ его ръчи въ Исполнительномъ Комитетъ всъ заколебались въ возможности продолжать войну: чрезвычайный недостатокъ продуктовъ на фронтъ, такъ что въ арміи свирепствують тифъ и цинга, отнимающія больше жертвъ, чемъ кровопролитные бои; разстройство транспорта, лишающее возможности перевозить войска, такъ что дивизіи уже не «перебрасываются» и даже не перевозятся, а дишь съ превеликимъ трудомъ «просачиваются» черезъ жельзнодорожныя тыснины; невозможность передвигать артиллерію, за отсутствіемъ конскаго состава... Все это относилось къ дореволюціонному времени. Между темъ, было ясно, что теперь, въ связи съ общимъ дальнъйшимъ разстройствомъ транспорта, съ перебоями въ штабной организации, дъло должно было лишь ухудшиться.

Правда, на ряду съ признаками разрушенія и развала, начинали появляться признаки революціоннаго творчества и организаціи. Росли политическія партіи и союзы, росли власть и вліяніе общественности, завязывались СВЯЗИ между столицами и провинціей, между тыломъ и фронтомъ, выдвигались новыя административныя силы, создавались навыки управленія въ новыхъ порядкахъ. Но все это было еще такъ ничтожно даже передъ твми задачами, которыя выдвигала жизнь въ тылу... Могло ли этого хватить для веденія чудовищной войны? А если нътъ, то на что можно было надъяться? На союзниковъ? Но Америка тогда еще не вступила въ войну. Чего ждать? Такого состоянія, что при малъйшемъ давленіи весь фронть покатится назадъ, какъ подъ Стоходомъ, внося анархію и ужасъ въ тылъ страны?

Я не знаю, какой отвъть на эти сомивнія могла дать тогда вся полнота дипломатических и штабныхь свъдъній. Комитеть, во всякомь случать, этихъ свъдъній не имъль. И тъмъ болье не имъли этихъ свъдъній массы. Кромъ того, въ Комитеть, со словь делегаціи, сносящейся съ Правительствомь, была полная увъренность, что Правительство не только не возражаеть, но даже солидарно съ Манифестомъ и лишь потому не присоединяется къ нему, что языкъ его слишкомъ отличенъ отъ обычнаго языка дипломатіи. Поэтому казалось, что концепція Суханова — цёною мира на фронтъ купить миръ внутри — была правильной и единственно возможной.

# 3. Пріятіе войны.

Манифестъ изданъ, слово сказано, и «черезъ горы братскихъ труповъ, черезъ ръки невинной крови и слезъ, черезъ дымящіяся развалины городовъ и деревень, черезъ погибшія сокровища культуры» протянута рука къ народамъ всего міра.

И скоро полученъ былъ отвътъ.

Прежде всего откликнулась союзная демократія. Въ Комитет' появились встревоженныя лица французскихъ соціалистовъ, Кашена, потомъ Тома, англійскаго трудовика Гендерсона, итальянскихъ соціалистовъ. И сразу почувствовалось, что для нихъ нашъ манифестъ казался отнюдь не новымъ словомъ, а уже давно пройденнымъ этапомъ, наивностью, о которой трудно серьезно говорить. Они деликатно и въжливо, давируя между нашей принципіальностью и политической неопытностью, напомнили русской демократіи, что на фронтъ идетъ война, что увлеченіе красивыми лозунгами можеть привести въ гибели всв завоеванія русской революціи, что свобода въ опасности, что не о миръ еще надо думать, а о войнъ. Они привезди съ собой настроенія уже давно воюющей демократіи, они имъли уже готовыя возраженія на всъ сомнънія. ответы на все вопросы. Они заставили и русскую демократію стараться говорить на одномъ съ ними языкъ. И горячіе призывы Тома, чтобы русская армія добилась своего Вальми, и разсудительная энергія Гендерсона, внушительной жестикуляціей подкрыплявшаго доводы о необходимости разгромить Германію — производили свое впечатление. Русская революція, столь нестойкая и примитивная идеологически, уступала церель международнымь натискомъ

вшейся вражды, и слова о мир'в сами собой превращались въ слова войны.

Сухановъ невольно стушевался на четвертый планъ. Стекловъ, единственно владъвшій свободно, хотя и варварски, французскимъ языкомъ, и тотъ не упоминалъ въ своихъ репликахъ о манифестъ къ народамъ всего міра. Церетелли какъ-то разъ упомянулъ, что русская интеллитенція настроена пиммервальдистски, но встрътиль такіе удивленные взгляды со стороны собесъдниковъ-иностранцевъ, что слова завязли на устахъ. Трезвостью, реализмомъ, приводящей въ отчаяние практичностью въяло отъ этихъ испытанныхъ парламентаріевъ-министровъ. какъ не прійти въ отчаяніе, когда Гендерсонъ привезъ русской демократіи приглашеніе на сентябрь місяць на събздь тредъюніоновь, гді, между прочимъ, предполагалось разсмотръть и вопросъ о войнъ... А въ Комитетъ далеко не однимъ большевикамъ казалось, что въ сентябръ о войнъ и помину уже не должно быть! Ясно было, что механизмъ мірового общественнаго мивнія решительно отказывался следовать молніеносностью русскихъ событій.

Но еще поучительный быль откликъ, полученный изъ Германіи. Уже въ первые дни революціи радіотелеграфъ поймаль фразу:

- «Привътъ товарищамъ, ура!»

Было рѣшено, что это, несомнѣнно, откликъ германской демократіи. Но подтвержденій не получилось. Подлинное же мнѣніе большинства германской соціаль-демократіи привезъ представитель датскихъ соціалистовъ Боргбьергъ. Онъ появился какъ-то таинственно, произнесъ небольшую рѣчь съ явными недомолвками, потомъ на недѣлю куда-то стушевался. Потомъ явился опять и заявилъ, что можетъ приблизительно

изложить мивніе германских соціалистовъ. Но это мивніе отнюдь не произвело впечатлівнія отвітнаго рукопожатія, а, скоріве, попытки спекульнуть на русской революціи. Германскіе соціалисты отказывались обсуждать вопросы о Польшів и о Лотарингіи. Лишь для Эльзаса соглашались на плебисцить по отдільными общинами...

Выводы изъ этихъ посъщеній иностранцевъ оказали громадное вліяніе на развитіе идей русской демократіи. Тёмъ болёе, что значеніе этихъ выводовъ было подчеркнуто и оттънено своими «иностранцами», въ особенности Плехановымъ. который привезъ иностранныя настроенія уже, такъ сказать, переведенными на русскій языкъ, уже примиренными съ основами русской идеологіи. Несомивино, что роль Плеханова могла бы быть болье значительной, если бы не старые счеты и споры съ нимъ марксистовъ изъ комитета по формальнымъ основаніямъ. Ему было отказано въ правъ ръшающаго голоса въ Комитетъ и было предложено войти туда, и то въ видъ особаго исключенія, лишь съ совѣщательнымъ голосомъ... Такое вхожденіе, конечно, не лишало бы его возможности вліять на всё дёла въ Комитетъ — въдь Церетелли 2 мъсяца руководилъ Комитетомъ, пользуясь только правомъ совъщательнаго голоса... Но Плехановъ отказался.

Прівздъ Ленина не могъ отклонить и измвнить впечатлвнія, что путь манифестовь и воззваній къ международной солидарности безконечно дологь и труденъ. Во-первыхъ, самъ прівздъ въ нвмецкомъ запломбированномъ вагонв произвелъ гнетущее впечатлвніе. Но и первое выступленіе Ленина, съ его программой, показало, что его путь — путь явнаго безумія даже съ точки зрвнія довольно воспаленнаго воображенія тогдашнихъ руководящихъ круговъ демократіи. Въ первый же день онъ выступилъ въ васъданіи Совъта и произнесъ ръчь, которая очень обрадовала его противниковъ.

— Человъкъ, говорящій такія глупости, не опасенъ. Хорошо, что онъ пріъхалъ, теперь онъ весь на виду... теперь онъ самъ себя опровергаетъ...

Такъ говорили руководители Комитета, расходясь послъ перваго выступленія Ленина. Масса тоже не восприняла практического значенія ловунговъ Ленина, находясь въ идейной власти оборонческихъ круговъ. Да и сама фигура Ленина производила непріятное впечатлівніе прямымъ контрастомъ красивымъ фигурамъ Церетелли, Плеханова, Авксентьева. Даже сторонники Ленина деликатно открещивались отъ него въ «Правдъ», утверждая, что своими крайними лозунгами онъ доказываетъ свое незнакомство съ реальными условіями русской жизни. Иное впечатленіе, чемь Ленинь, произвель Тропкій, который сразу захватиль Советь своей огненной рвчью и неукротимымъ темпераментомъ. Если масса не сразу признала своего идеолога, то она сразу почувствовала своего вождя... Но Троцкій явился значительно позже.

Если путь «протянутой руки» не даваль должнаго результата, не открываль даже перспективы мира, то неудача его не давала все же никакой новой оріентаціи, никакой новой точки зрѣнія. Еще въ серединѣ апрѣля большевики не считали безнадежнымъ поставить въ Комитетѣ вопросъ объ организаціи братанія на фронтѣ въ день перваго мая, и вопросъ снять быль съ очереди лишь послѣ аргументаціи Церетелли, что братаніе устроить нельзя, такъ какъ неизвѣстно, какъ къ этому отнесется против-

никъ, и такъ какъ нётъ никакой технической возможности выяснить это. И извиё позиція Комитета попрежнему оставалась неясной, давая возможность различнымъ недоразумёніямъ: былъ случай, что делегатъ, пріёхавшій на фронтъ (западный) съ полномочіями отъ Комитета, рёшилъ самъ организовать «показное» братаніе съ противникомъ, и только сношенія П. М. Толстого по прямому проводу съ Петроградомъ выяснило недоразумёніе: делегатъ былъ отозванъ. Оказалось, это былъ извёстный агитаторъ и пропагандистъ въ крестьянской средё. Теперь онъ рёшилъ попробовать свои силы на фронтъ и былъ въ полной увёренности, что его дёйствія соотвётствуютъ позиціи Комитета.

Гораздо поучительные и богаче положительными выводами быль второй путь къ миру — путь дипломатіи. Если Комитеть не вошель вы Правительство, если онъ не поставиль никакихь военныхъ или мирныхъ условій для своей поддержки Правительства, то онъ все же не линиль себя права вліять на власть въ желательномъ направленіи.

Первымъ поставилъ этотъ вопросъ опятьтаки Сухановъ. На другой день послѣ принятія манифеста пленумомъ Совѣта, Сухановъ выдвинулъ вопросъ о необходимости побудить Правительство, чтобы оно подчеркнуло свое согласіе съ мирными тенденціями демократіи. Это было тѣмъ болѣе необходимо, что первые шаги Милюкова были направлены въ діаметрально противоположную сторону. Заявленіе Временнаго Правительства о войнѣ 27 марта — ввучало въ полный унисонъ съ манифестомъ 14 марта, — русская власть тоже заявила, что она отказы-

вается отъ политики завоеваній и принимаеть формулу самоопредъленія народовъ. показалось мало. Это заявленіе было предназначено только для внутренняго читателя. Явное несогласіе съ этимъ ваявленіемъ Милюкова возбуждало подозрънія, что во внъ Россія обращена инымъ ликомъ. Сухое, лаконичное извъщение Правительства, что оно не намърено обращаться къ союзникамъ ни съ какими мирными нотами — подкръпило подозрънія. И Комитетъ поставиль требованіе, чтобы такая нота, формально мъняющая международный смыслъ русскаго участія въ войнъ, была послана за границу. Такъ какъ въ Правительствъ пълый рядъ министровъ быль противь воинственности Милюкова (въ томъ числе и Гучковъ), то нота была обещана. Полное согласіе межлу Комитетомъ и Правительствомъ казалось настолько установленнымъ, что Церетелли предполагалъ произвести своеобразную военную демонстрацію: послъ опубликованія мирной ноты Правительства вынести въ Совътъ ръшение поддержки «займа свободы». Правительство учитывало это и, со своей стороны, старадось средактировать документь, который долженъ быль удовлетворить демократію, при чемъ лѣвая часть Правительства выдержала весьма суровый бой съ Милюковымъ изъ-за нъкоторыхъ выраженій. И когда текстъ ноты быль установленъ окончательно, нѣкоторые министры при встръчъ съ членами Комитета утверждали, что Комитеть будеть поражень, насколько далеко пошло Правительство ему навстречу. И не подлежить никакому сомнънію, что если бы тексть ноты быль заранъе показанъ Церетелли или кому-нибудь изъ руководящихъ членовъ Комитета — въ него были бы внесены соотвътствующія поправки, или была бы предпринята компанія для подготовки общественнаго мижнія въ этому акту. Но этого не было следано. Тексть въ Комитетъ быль получень одновременно съ передачей его въ печать и послъ посылки въ Парижъ и въ Лондонъ. Комитетъ въ экстренномъ засъданіи сталь обсуждать ноту, и послъ перваго прочтенія всьми единодушно и безъ споровъ было признано, что это совсемъ не то, чего ожидаль Комитеть. Въ особенности ръзали слова о томъ, что послъ революціи «всенародное стремленіе довести міровую войну до решительной победы лишь усилилось, благодаря совнанію общей отвётственности всёхъ и каждаго»... Потомъ, при дальнъйшемъ детальномъ разборъ, стали раздаваться голоса, что, въ сущности, нельзя требовать, чтобы Правительство разговаривало съ союзными правительствами языкомъ Манифеста къ народамъ міра, что дипломатія имветь свой собственный языкь. ретелли сталъ добросовъстно расшифровывать ноту и указывать на то, что многіе вопросы въ ней выражены вполнъ соотвътственно общимъ мирнымъ тенденціямъ демократіи. Скобелевъ ставиль вопрось еще шире, доказывая, что вообще нельзя требовать полнаго совпаденія стремленій демократіи и позиціи Правительства. Демократія воодушевлена революціоннымъ пыломъ... Но русская революція, попадая за границу, должна сходить со своихъ ширококолейныхъ рельсъ и приспосабливаться къ узкой иностранной колев... Но все-таки рядъ выраженій комментировался и ими, какъ неосторожный и легко поддающійся изміненію. Около 5 часовъ ночи засъдание было прервано до утра.

Возбуждение Комитета, причиненное нотой, объяснялось тревогой, что нота можетъ вызвать самочинныя выступления массъ. Но, быть мо-

- seller.

<sup>8</sup> Станкевичъ, Воспоминанія.

жеть, какь разь эта тревога и послужила причиной этихъ выступленій, такъ какъ будоражущее извъстіе о томъ, что Комитетъ всю ночь засъдаетъ надъ неудачной мирной нотой Правительства, о которой столько говорили, и отъ которой ждали перваго практическаго шага въ миру, облетъла весь городъ, всъ казармы. На другой день, 20-го апръля, когда Комитеть собрался обсуждать ноту, стали поступать свъдвнія о томъ, что Финляндскій полкъ вышель изъ казармъ и съ оружіемъ въ рукахъ и со знаменами съ надписями: «Долой вахватную политику», «Въ отставку Гучкова и Милюкова», двинулся на Маріинскую площадь. Немедленно были посланы Скобелевъ и Гопъ, которымъ удалось убъдить солдать очистить площадь. Какъ оказалось, полкъ былъ выведенъ именемъ Исполнительнаго Комитета по иниціативъ солдата Линде, бывшаго раньше членомъ Исполнительнаго Комитета. Но брожение перекинулось на другія части, вахватило рабочихъ. Въ отвътъ началось сильнъйшее движение и среди обывателей, въ особенности группирующихся вокругъ партіи народной свободы. И къ вечеру уже начались столкновенія между различными группами демонстрантовъ.

Правительство предложило Комитету совмёстное засёданіе для обсужденія положенія дёль. Засёданіе состоялось въ тоть же вечерь и продолжалось съ 9 до 4 часовъ утра. Это была первая встрёча Правительства и Исполнительнаго Комитета со дня, когда на ночномъ засёданіи въ началё марта рёшено было образованіе Временнаго Правительства. Лишь возстаніе массъ, направленное уже и противъ Правительства и противъ Комитета, заставило ихъ попытаться дёйствительно сговориться. Но сговора

не было. Уже началось съ того, что возникли пренія о допушеніи журналистовъ. Комитетъ согласился на закрытое засъданіе, но, когда Правительство заявило представителямъ печати, что оно согласилось на закрытое засъдание только подъ давленіемъ Комитета, Комитеть сталь настанвать на открытыхъ дверяхъ. Тогда Правительство заявило, что уже оно настаиваеть на недопущении журналистовъ. Правительство осыпадо Комитетъ упревами, если не за сегодняшнее выступленіе, то, во всякомъ случав, за прежнее систематическое расшатываніе авторитета Правительства. Особенно ръзко и раздраженно говорилъ Шингаревъ. Керенскаго не было. Милюковъ производилъ на Комитетъ впечатлъніе конченнаго человъка, котораго было просто жаль. Онъ сидълъ все время молча и сдълалъ только одно заявленіе: онъ прочель телеграмму. полученную изъ Парижа, въ которой сообщалось, что французское министерство иностранныхъ дълъ не сочувствуетъ созыву междусоюзнической конференціи для обсужденія вопроса о цізляхь войны. Милюкову казалось, что телеграмма имъла ръшающій характерь въ смысль довода въ его пользу. Но громадному большинству Комитета, привыкшему уже къ мысли о необходимости и возможности «давить» на свое Правительство, казалось непонятнымъ, почему нельзя оказать давленіе на союзныя правительства... Для всехъ было ясно, что во всякомъ случав въ первую очередь надо было считаться съ такими явленіями, какъ солдатскій бунть, грозящій смести всв зачатки народной организованности. Въ этомъ направлении развивали аргументацію представители Комитета. Но въ отдельныхъ мивніяхъ были громадныя различія, — отъ Суханова, который, по существу, высказывался за

невозможность Россіи дальше воевать, до меня, который просиль Правительство лишь не мѣшать намъ постепенно ознакомить массы съ дѣйствительнымъ международнымъ положеніемъ и задачами войны. Но, повидимому, мой тонъ уже болью соотвѣтствовалъ настроенію большинства Комитета. — Въ общемъ, все это было безполезнымъ и раздражающимъ словопреніемъ: четверть часа перегоровъ Милюкова и Церетелли до опубликованія ноты могли сдѣлать несравненно больше, чѣмъ теперь долгіе часы... Въ результатѣ, Правительство, сохраняя попрежнему тонъ раздраженія, обѣщало на слѣдующій день обсудить возможность опубликованія и посылки ва границу разъясненія ноты.

Ha другой день, однако, **лвиженіе** улеглось, а продолжалось съ новой силой, уже руководимое большевиками. — Иля того, чтобы предотвратить участіе вооруженных солдать и влоупотребление именемъ Комитета. Комитетъ экстренно издаль распоряжение о невывод в изъ казармъ солдатъ иначе, какъ по распоряжению, скръпленному подписями опредъленныхъ, именованныхъ въ распоряжении, семи лицъ, «семи диктаторовъ», какъ шутили потомъ. И солдатская масса, действительно, оставалась въ кавармахъ. Но уже во время обсуждения этой мёры въ Комитетъ со всёхъ сторонъ стали поступать сведенія о дриженій на фабрикахъ и заводахъ. Наконецъ, по телефону сообщили, что громадныя массы рабочихъ идутъ съ Выборгской стороны, при чемъ многіе вооружены. Комитетъ направилъ на встръчу рабочимъ Чхеидзе, Войтинскаго и меня. Мы повхали на автомобилъ и встрътили рабочихъ уже на Марсовомъ полв. Рабочіе шли довольно стройными колоннами. Впереди кажной полонны шель отрядь

красногвардейцевъ, вооруженныхъ разнообразными винтовками и револьверами. За ними, веселыми и дружными толпами, шли рабочіе и работницы. Надъ всёми колоннами разв'ввались знамена съ надписями противъ войны, противъ Правительства и съ требованіемъ передачи всей власти Совётамъ. Чхеидзе съ автомобиля произнесъ рёчь, доказывая, что демонстраціи не им'ютъ более смысла и цели, такъ какъ Правительство уже готово разъяснить ноту въ желательномъ смысле: поэтому Чхеидзе пригласилъ рабочихъ вернуться назадъ. Но тутъ выступили вожаки демонстраціи и заявили, что рабочіе сами знаютъ, что имъ надо дёлать. Демонстрація двинулась дальше.

Движеніе не улеглось, а, повидимому, еще разгоралось. Казармы и рабочіе кварталы были въ броженіи. На улицахъ все время двигались манифестаціи. На вечеръ было назначено васъданіе Совъта, но многіе высказывали сомнъніе, удастся ли его устроить, не будеть ли оно сорвано непредвиденными событіями. И. вероятно, со стороны большевиковъ были намеренія сорвать его. Настроеніе собравшагося Совета было до крайности напраженное. Потоки к волны какихъ-то бурныхъ порывовъ перекатывались надъ головами многотысячной толпы, наполнявшей залъ кадетского корпуса. То и дело ораторовъ перебивали какими-то массовыми спорами, вспыхивающими въ разныхъ концахъ зала. Кульминаціоннаго пункта возбужленіе постигло въ моментъ, когда въ залъ появился Данъ и сообщиль, что на улицахъ начадась стрельба и имъются жертвы. Поднялся такой шумъ, такое движеніе, что, казалось, еще моменть, и перестредка начнется въ залв. Напрасно Чхеидзе звониль неумолчно - его слабый голось не

быль слышень даже на эстрадв. Но воть всталь, или, върнъе, выросъ высокій и стройный Церетелли и поднялъ руку. Все сразу замолчало, и тишина переливами захватила всъхъ. Церетелли свль, но Чхендзе могь предоставить слово Скобелеву, который сталь не столько постановленія. СКОЛЬКО отрывисто ликтовать Тонъ его декретирующей ръчи оказался какъ разъ по настроенію собранію. И оно съ такой же энергіей возбужденія почти единогласно приняло рядъ постановленій о воспрещеніи на три дня всякихъ выступленій на улицахъ вообще и особенно выхода съ оружіемъ въ рукахъ. Движеніе, не имъвшее ни опредъленныхъ лозунговъ, ни общепризнанныхъ вождей, было сломлено.

Но впечатлъніе энергіи, проявленной Комитетомъ, значительно парализовалось впечативніемъ слабости Правительства. Не Правительство, а Совътъ распоряжается въ Петроградъ. И это впечатлъніе усиливалось еще злосчастнымъ воззваніемъ Комитета «о семи диктаторахъ». Ударъ, намъченный по большевикамъ, всею тяжестью паль на военное командованіе, которое приняло это распоряжение Комитета, какъ прямое выбшательство и вызовъ по своему адресу. Страннымъ образомъ, изъ выступленія солдатскихъ и рабочихъ массъ въ Петроградъ, изъ протестовъ противъ излишней воинственности Правительства Комитеть сдёлаль обратные выводы: самъ Комитетъ сталъ воинственнымъ. Непосредственно за апръльскимъ выступленіемъ и въ связи съ нимъ начались въ большинствъ Комитета психологические сдвиги, которые привели къ полному пріятію войны.

Настаиваніе на принципахъ Манифеста 14 марта передъ международной демократіей приводило къ необходимости разрыва съ союзной демо-

кратіей и отдачь себя въ распоряженіе демократіи враждебныхъ странъ. Дипломатическій путь, закончившійся такъ печально апръльской нотой Милюкова, показалъ, что или русское Правительство должно разорвать съ союзными правительствами, или Комитетъ долженъ разорвать съ Правительствомъ — въ обоихъ случаяхъ получался не миръ, а только проигранная война.

Но гдв же тогда путь къ миру?

И тутъ властно въ свои права вступила идеологія войны. Намеки на нее имълись уже давно. Въ томъ же Манифестъ ко всъмъ народамъ міра были, правда, послъ ожесточеннаго боя съ лъвымъ крыломъ Комитета, вставлены слова о томъ, что русская революція не отступитъ передъ штыками завоевателей.

Значительно болве рвшительно забота объ армін была выражена въ обширной резолюціи перваго съвзда Советовъ. Тамъ вся вторая часть посвящена вопросу о необходимости сохраненія арміи и напряженной работы для войны въ тылу и на фронтъ. При томъ, ставился вопросъ уже не только объ оборонъ въ узкомъ смыслъ слова, но и объ активныхъ дъйствіяхъ: «Пока продолжается война, россійская демократія признаетъ, что крушение арміи, ослабление ея устойчивости, кръпости и способности къ активнымъ операціямъ было бы величайшимъ ударомъ для дъла свободы и для жизненныхъ интересовъ страны.» Правда, въ «Извъстіяхъ» резолюція эта была первоначально напечатана въ искаженномъ, совершенно, впрочемъ, случайно, безъ словъ относительно активныхъ операцій. Но и такъ она могла подъйствовать весьма отреввляюще на всёхъ, кто попрежнему считалъ, что Комитеть только и хлоночеть, какъ заключить миръ «по телеграфу».

Но рёшительно на путь войны и заботы объ арміи, какъ единственномъ средствё къ достиженію мира, Комитетъ вступилъ послё событій, связанныхъ съ апрёльской нотой.

Апръльская нота имъла по концепціи Комитета своей задачей поставить вопросъ о миръ передъ международной дипломатіей. Но результатомъ всъхъ связанныхъ съ ней событій было лишь то, что въ глазахъ Европы и всего міра были поколеблены последніе остатки веры въ прочность и устойчивость новой русской власти. Русская демократія хотела заставить другихъ повторять ея слова, но получилось, что ее вообще перестали слушать, перестали считаться съ ней. Если война Россіи не по силамъ, то проведение мирной политики въ международномъ масштабъ - въдь ни о слачъ противнику, ни о сепаратномъ мирѣ никто тогда не говорилъ -оказалось еще болье не по плечу русской государственности, поскольку она находится въ такомъ разложении. Въдь Бетманъ-Гольвегъ, въ своей последней речи при опенке положения на всъхъ фронтахъ, даже не упомянулъ о положеніи на восточномъ фронтъ.

Конечно, съ объективно-исторической точки зрвнія, въ этотъ урокъ надо было ввести соотвътствующіе коррективы. Исполнительный Комитетъ и Правительство не сумѣли технически наладить правильныя сношенія между Маріинскимъ и Таврическимъ Дворцомъ, доводя до того, что внутренніе споры выносились на улицу и получали разрѣшеніе подъ крики и угрозы толпы. При такой неумѣлости трудно, конечно, говорить, что всѣ пути дипломатическихъ и международныхъ вліяній уже были исчерпаны. Но вѣдь неумѣлость оставалась и впредь и если не сознавалась, то чувствовалась. Поэтому тянуло въ другую сторону...

Вспрост. ставился — если ни братство пародовъ, ни дипломатія не ведутъ къ быстрому миру, то какъ же достигнуть его? И стереотипныя, много разъ повсюду и всёми повторяемыя слова подсказывали готовый отвётъ: — «Войной».

Если Бетманъ-Гольвегъ забылъ о русскомъ фронтъ - надо ему напомнить о немъ. Если международная дипломатія всё слова о мире расивниваеть только какъ доказательство того, что съ Россіей вообще можно не считаться - надо разубъдить ее въ этомъ. Надо показать міру, что наша армія сильна, и что Россія могущественная держава. Нало сувить русскую революцію до того. чтобы армія была послушнымъ орудіемъ въ рукахъ Правительства. Надо втолковать солдатамъ, что путь къ миру лежитъ черезъ окопы противника. И громомъ побъдъ надо заставить иностранное общественное мизніе прислушаться къ Россіи, къ голосу ея демократіи. Активныя военныя операціи не только попустимы, он'в необхолимы.

Правда, этотъ путь быль очень труденъ. Развалъ армін быль общеизвѣстенъ. Но всѣ спеціалисты связывали развалъ армін только съ идейной стороной революціи, только съ неудачными лозунгами Комитета. Казалось, надо дать иные лозунги, и армія окажется боеспособной. Какъ ни труднымъ могло показаться убѣдить армію воевать, все же это казалось легче, чѣмъ убѣдить международную дипломатію и демократію вступить на путь Манифеста 14 марта.

Переломъ мнвий въ указанномъ направлени совершался въ тиши и незамвтно. Но въ

полномъ и нѣсколько даже неожиданномъ видѣ проявился онъ въ Комитетѣ по случаю пріѣзда делегатовъ съ сѣвернаго фронта, отъ 5-ой и 12-ой армій, Виленкина, Ходорова и Кучина. Делегаты произнесли патетическія рѣчи о положеніи арміи, о вліяніи неясности военной позиціи Комитета на нее. Уже тогда раздавался вопросъ: «Воюемъ мы или не воюемъ?»

И въ отвётъ было сказано полнымъ голо-

#### — Мы воюемъ.

Вольшевики насмёхались налъ воодушевленіемъ и «энтувіазмомъ», въ которомъ происходило засъданіе Комитета. И, дъйствительно, такой полъемъ редко я вилель въ немъ. Речи делегатовъ съ фронта были встречены оваціями. Въ ответныхъ речахъ, покрываемыхъ въ отступленіе оть обычая апплодисментами, послышались никогда не бывалыя нотки реальной заботы о «своей» армін. Зазвучали подлинные боевые тона. И туть же, при небываломъ единодушіи, увлекшемъ даже кое-кого изъ интернаціоналистовъ, былъ принятъ текстъ составленнаго Войтинскимъ воззванія — армія должна быть готова по вову начальниковъ и вождей совершать боевыя операціи, доказать противнику и всему міру силу русскаго оружія... Даже привывь къ наступлению уже явно звучаль въ возвваніи: `

«Нельзя ващищать фронть, рёшившись во что бы то ни стало сидёть неподвижно въ окопахъ. Вываетъ, что только наступленіемъ можно отразить или предупредить наступленіе врага. Иной разъ ожидать нападенія — вначить покорно ждать смерти... Помните это, товарищисолдаты. Поклявшись ващищать русскую свободу, не отказывайтесь отъ наступательныхъ дійствій, которыя можетъ требовать боевая обстановка...»

Возявание звучало такъ воинственно, что впоследствии изъ арміи отъ частей прівзжали делегаты спеціально для того, чтобы удостовериться, не подложно ли воззваніе — настолько оно казалось необычнымъ для того Совета, въ первомъ номере «Известій» котораго былъ напечатанъ большевистскій манифестъ, и который до сихъ поръ всегда говориль о войнё такъ сдержанно и съ колебаніями.

Правда, на ряду съ этимъ воззваніемъ было опубликовано воззваніе: «Къ соціалистамъ всёхъ странъ», мирнаго характера. Но действенность была уже не въ этомъ направленіи.

Несомивнно, что, помимо соображеній международной политики и дъйствительнаго исканія путей къ миру, въ новыхъ настроеніяхъ играли вначительную роль соображенія внутренней политики. Бездвятельная армія явно разлагалась. Солдаты не понимали, зачёмъ ихъ пержатъ на фронтв. Запасныя части въ тылу отказывались давать пополненія и превращались въ вооруженныя банды, въ преторіанцевъ новъйшей формаціи. Надо было дать арміи діло: надо напомнить солдатамъ о долгв, надо найти двйствительно убъдительные мотивы къ наведенію порядка и дисциплины — въдь если фронтъ осужденъ стоять на мъстъ, къ чему повиноваться начальникамъ? Конечно, быть можетъ, лучшимъ выходомъ было бы въ смыслъ внутренней политики, если бы наступление началъ самъ противникъ. Но онъ не наступалъ. Значитъ, надо двинуться на цвною войны него И на фронтъ купить порядокъ въ тылу и въ арміи.

Кругъ развитія идей оказался законченнымъ. Война поглотила нестройную толпу разнокалиберныхъ, разнорѣчивыхъ дѣятелей мартовской революціи. Во имя «Мира всего міра» былъ данъ лозунгъ: «Впередъ на врага».

И все пошло на службу этому лозунгу.

## 4. Пріятіе власти.

Но психологическая готовность и даже позывъ воевать были связаны съ необходимостью измѣнить отношеніе къ власти. Уже во время апрѣльскихъ бурныхъ дней Церетелли какъ-то сказалъ Скобелеву:

— Придется васъ, Матвей Ивановичъ, отдать въ Правительство...

Неизбъжность участія Комитета въ Правительственной власти чувствовалась уже давно. Характеренъ въ этомъ отношении былъ инциденть со Шлиссельбургской республикой. Какъто разъ Правительство, со словъ Министра Внутреннихъ Делъ, сообщило, что Шлиссельбургскій Советь объявиль свой уевдь самостоятельной республикой, создаль красную гвардію изъ бывшихъ каторжниковъ и декретировалъ для увзда націонализацію всей земли и всёхъ заводовъ. Въ видъ неопровержимаго доказательства были Исполнительному Комитету предъявлены копіи тъхъ резолюцій, которыя были приняты Шлиссельбургскимъ Совътомъ. Положение кавалось такимъ острымъ, что Правительственный коммиссаръ счелъ себя вынужденнымъ покинуть Шлиссельбургь и вывхаль въ Петроградъ. Комитетъ нарядилъ спеціальную делегацію для переговоровъ со Шлиссельбургской республикой въ составъ самого Чхендзе, Войтинскаго и др.

Но на мъстъ делегація выяснила сразу, что все это лишь недоразумение. Действительно, была резолюція о независимости, о націонализаціи вемли и пр. Но эта резолюція была внесена не то большевикомъ, не то анархистомъ и была провалена въ Шлиссельбургскомъ Совете большинствомъ всёхъ голосовъ противъ одного при всеобщемъ смъхв... Но вмъств съ темъ выяснилось, что, по примъру своего «большого брата» Петроградскаго Совъта, шлиссельбургскіе солдаты и рабочіе считали себя въ прав'в витьшиваться въ распоряжение властей и дъйствовать, не считаясь съ авторитетомъ Правительственной власти. Правительственные же органы были оторваны отъ всего, что фактически представляло энергію народа, и не были и даже не могли быть въ курсь того, что творилось KDVIOMB.

**Пълалось** ACHO, TTO правительственная власть въ странв начинаетъ становиться безтвлесною твнью, между твмъ какъ масса увлекается въ какія-то безбрежныя политическія дали. Странныя, дикія и ни съ чэмъ несообразныя настроенія массь врывались иногда въ самъ Комитеть. Воть небольшой, но очень памятный инциденть. Въ Кроншталтскій Советь пріёхаль солдать съ фронта и, пораженный нравами кронштадтской вольницы, сталь печаловаться горькую участь солдать фронта, гдв царили почти что старые порядки. Кронштадтскій Советь пришель въ страшное негодование и сразу выдвлиль цвлую делегацію изъ матросовъ, солдать и рабочихъ для повздки въ армію и наведенія въ ней «новыхъ порядковъ». При этомъ делегаціи были даны Кронштадтскимъ Советомъ полномочія арестовывать на фронт'в командный составъ. Делегація должна была немедленно, послъ безсонной ночи, жхать на фронтъ. Но она сочла благоразумнъе запастись мандатомъ и отъ Петроградскаго Комитета. Здёсь она была выслушана въ пленумъ Комитета, который, конечно, отнесся ко всей затъв ръзко-отрицательно и не только отказаль въ выдачв мандата, но решительно протестоваль противь подобной поведки. Инциденть быль мелкій, но онь произвель громадное впечативніе твив настроеніемь, которое принесли съ собой делегаты. Это, несомивнно, было массовымь психозомь. Мы видели, какъ на нашихъ главахъ какой-то нездоровый угаръ сталъ спадать съ делегатовъ - лишь одинъ матросъ упорствоваль до конца, — какъ они сами стали признаваться, что никто изъ нихъ не умъетъ говорить, что они сами толкомъ не знаютъ, куда и зачёмь ёдуть. Но всё они разсказывали, что ночью у нихъ въ Совътъ было такое настроеніе, что всё чувствовали себя способными передёлать весь міръ.

Стало понятнымъ, что та психологія недовърія къ власти, которая потоками исходила изъ Петрограда, должна была быть замѣнена энергичнымъ сосредоточеніемъ всего авторитета, власти и силы въ одномъ какомъ-нибудь учрежденіи. При сохраненіи двоевластія масса неминуемо должна была уйти и отъ Правительства и отъ Совѣта — въдь 20-го апрѣля солдаты и рабочіе вышли противъ Правительства, но уже помимо, а отчасти и противъ Комитета.

Однако и послѣ апрѣльскихъ событій было стараніе оттянуть моментъ неизбѣжнаго вступленія въ Правительство. Даже уже въ отвѣтъ на письмо Львова съ предложеніемъ образованія коалиціоннаго правительства, Комитетъ, правда, большинствомъ всего одного голоса, рёшилъ въ Правительство не входить. Но какъ разъ военный вопросъ самымъ непреодолимымъ образомъ выдвигалъ необходимость консолидаціи и укръпленія власти.

Послѣ инцидента съ «семью диктаторами» Корниловъ выразилъ желаніе уйти. Изъ военныхъ круговъ была выдвинута тогда мысль о частичномъ объединении власти для Петроградскаго Округа въ видъ посылки въ Корнилову комиссаровь отъ Комитета. Комитеть согласился и выбраль Соколова и меня въ качествъ такихъ комиссаровъ. Мы виделись съ Корниловымъ и, казалось, постигли съ нимъ полнаго сеглашенія. Но на другой день намъ сообщили, что Корниловъ все же рёшиль уйти въ отставку. Вслёдъ за нимъ ушелъ Гучковъ, не пожелавшій долве нести ответственность «за тоть тяжкій грехь, который творится въ отношеніи родины», какъ онъ писалъ въ опубликованномъ при уходъ письмв. Правительство вошло въ полосу перманентнаго кризиса: Керенскій съ тоской говориль, что Правительства уже нъть, что оно не работаеть, а только обсуждаеть свое положеніе... Власть, разбитая 20-го апрыля, разваливалась на части. Формула «поддержки стольку-поскольку» теряла свой смыслъ уже потому, что не было кого поддерживать Правительство надо было уже возсоздавать, а это было невозможно безъ участія Комитета.

Выть можеть, и туть боязнь власти побъдила бы. Но въсти съ фронта, привозимыя толпами делегатовъ, становились все мрачнъе. Прикодили какіе-то новые люди, озлобленные, негодующіе, требующіе заключенія немедленнаго мира, бранящіе Правительство за медлительность и обмань, а Комитеть — за нерѣшимость по отношенію къ вѣроломному Правительству. Не двинется ли за этими делегатами весь фронтъ, погружая страну въ мракъ анархіи и полнаго уничтоженія?

И черезъ нъсколько дней послъ перваго своего решенія Комитеть вынуждень быль поставить вопрось о власти вторично. И даже безъ преній, просто послѣ заявленія Церетелли - Я высказываюсь за коалиціонное Правительство ... — вопросъ былъ решенъ положительно. Была выбрана комиссія изъ представителей вськъ партій для переговоровъ съ Правительствомъ. На другой день, утромъ, на квартиръ Львова начались переговоры. Представители Комитета явились съ готовой деклараціей, выражающей ихъ стремленія. Мнъ показалось, что когда декларація была прочитана въ Правительствъ, почувствовался вздохъ облегченія: «Толькото»... Терешенко и Некрасовъ не скрывали своего удовлетворенія и предлагали немедленно перейти къ вопросу о личномъ составъ. Львовъ сдержанно заявилъ, что необходимо обсужденіе деклараціи въ средв Правительства. Представители Комитета отправились ожидать отвъта въ ближайшій ресторанъ на Садовой, обсуждая за завтракомъ вопросъ о личныхъ кандидатурахъ. Между прочимъ, ръшено было не настаивать на уходъ Милюкова, наоборотъ, скоръе склонять къ тому, чтобы онъ остался въ кабинетъ, но не министромъ иностранныхъ дълъ. Черезъ нѣкоторое время Церетелли былъ вызванъ въ Правительство и вернулся съ поправками Правительства къ деклараціи. Послів нікоторыхъ переговоровъ редакціонный вопросъ былъ удажень безь особыхь трудностей. Но сразу съ

переходомъ къ вопросу о распредвлении портфелей вопросъ началъ осложняться, запутываясь съ каждымъ часомъ.

Формально переговоры происходили въ кабинетъ кн. Львова, на Театральной улицъ. Но тамъ только окончательно скрещивались решенія. принятыя въ другихъ мъстахъ. Поэтому каждый этапъ переговоровъ, каждое предложение, каждая поправка должны были влечь за собой перерывъ переговоровъ для того, чтобы члены Правительства и представители Комитета могли столковаться сами. Помимо общихъ засъданій Правительства съ делегаціей и засъданій отдъльно Правительства и отдъльно делегаціи, происходило еще перманентное засъдание кадетскаго центральнаго комитета и Исполнительнаго Комитета. Кадеты сразу выставили рядъ существенныхъ требованій: число м'ясть кадеть въ кабинетъ должно быть не менъе числа мъстъ демократіи: помимо исправленной деклараціи Комитета, должна быть новымъ Правительствомъ принята декларація осужденія анархіи, при чемъ текстъ этой деклараціи, предложенный кадетами, былъ по тону явно непріемлемъ для представителей Комитета; далъе, при обсуждении вопроса о личныхъ кандидатахъ, было выставлено требованіе, чтобы портфель министра земледёлія находился въ рукахъ кадетъ. Противоположныя вліянія шли изъ Таврическаго Дворца. Тамъ Комитетъ, оставшись безъ своихъ лидеровъ, которые всв вошли въ делегацию для переговоровъ, попаль повъ вліяніе Стеклова и началь формулировать свои требованія и ставить условія вхожденія представителей Комитета въ Правительство, тоже настаивая на томъ, чтобы цёлый ряль существенныйшихь портфелей — военный, внутреннихъ дълъ, иностранныхъ дълъ и, ко-

нечно, земледълія — непремънно были въ рукахъ демократіи. Къ этимъ двумъ вліяніямъ присоединились побочныя. Уже въ разгаръ переговоровъ явились представители крестьянскаго съвзда со своими требованіями и пожеланіями. Эсеры выставили ультимативнымъ условіемъ: «Черновъ — министръ земледълія».... Народные соціалисты — «Министръ земледълія кто угодно, только не Черновъ». Среди соціаль-демократовъ большое брожение возбуждаль вопрось относительно министра труда. Чхеидзе настаиваль, чтобы Церетелли непремённо оставался въ Совътъ, такъ какъ, съ его уходомъ въ Правительство. Советь выйдеть изь рукь Комитета... Правительство настаивало на входъ именно Церетелли, считая его единственно солиднымъ кандидатомъ демократіи. Шингаревъ ни за что не хотвль отказаться отъ продовольственнаго двла, такъ какъ хотълъ увидъть результаты своихъ міропріятій по снабженію, которые должны были, по его мивнію, сказаться черезь ивсколько недъль. Военные штабные круги выдвигали кандидатуру въ военные министры Пальчинскаго. Скобелеву хотёлось быть морскимъ министромъ. Правительство настаивало, чтобы военнымъ и морскимъ министромъ былъ Керенскій. Пля нъкоторыхъ портфелей не находили министровъ (мин. юстиціи), для нъкоторыхъ министровъ не находили портфелей (Церетелли). Къ этому присоединялись вліянія фронтовъ, такъ какъ, какъ разъ въ разгаръ переговоровъ, съ фронта прівхали въ Петроградъ Верховный Главнокомандующій Алексвевь и всв командующіе фронтами — Драгомировъ, Гурко, Брусиловъ и Щербачевъ, при чемъ они выступили съ ръзко обличительными ръчами. Ръчи эти, очевидно, предназначались для Правительства, но

Правительство справедливо сочло, что рачи эти были особенно полезны для Комитета, и предложило устроить соединенное засъдание для выслушанія голоса фронта.

Засъданіе проходило за засъданіемъ, не принося результатовъ. Каждый день назначалось засъдание пленума Совъта для того, чтобы, какъ только будеть достигнуть результать, сообщить ему. Но каждый день приходилось засъдание отмънять. Наконецъ, пятаго мая къ ночи, положеніе настолько запуталось, что была потеряна надежда достигнуть соглашенія. Въ кабинетъ Львова васъдала делегація Комитета крестьянского съезда. Въ глубине квартиры засъдало Правительство. Керенскій и Некрасовъ бъгали изъ одной комнаты въ другую въ качествъ посредниковъ. Но съ каждой минутой дело запутывалось и становилось безнадежнее. Всв мыслимыя комбинаціи были разобраны. Каждое предложеніе имьло уже извыстный цикль затрудненій и возраженій. Происходило явное топтаніе на мъстъ. Нервное напряжение достигло высшаго предъла и выражалось въ чрезвычайномъ возбужденіи и раздраженіи другь противъ друга. Уже даже не происходило обсужденія вопроса, просто вст говорили въ своихъ углахъ или, точнъе, кричали. Черновъ, взъерошенный и разъяренный, набрасывался на прижатаго къ углу маленькаго Пфшехонова, Гвоздевъ произносилъ какія-то последнія слова въ негодованіи на безтолочь всего происходящаго... Даже Церетелли потерялъ равновъсіе и, несмотря на мои пламенные призывы къ спокойствію, кричаль, кажется, на Чхеидзе . . . Какъ вдругъ жалъ Керенскій и заявиль, что рышеніе найдено. Въ сущности, та комбинація, которую сообщиль Керенскій, была далеко не новой и имъла много возраженій противъ себя 1). Но всѣ рады были поддаться его настроенію. Попытокъ возраженій уже не слушали, недовольныхъ заставили замолкнуть.

Коалиціонное Правительство было образовано. Война и власть были приняты Комитетомъ одновременно.

<sup>1)</sup> Составъ коалиціоннаго Правительства быль слідующій: кн. Г. Е. Львовъ — предсідатель и министръ внутреннихъ ділъ; А. Ф. Керенскій — военный и морской; В. М. Черновъ — земледілія; Н. П. Переверзевъ — юстицін; М. И. Терещенко — иностранныхъ ділъ; А. И. Шингаревъ — финансовъ; Н. В. Некрасовъ — путей сообщенія; А. И. Коноваловъ — торговли и промышленности; А. В. Півшехоновъ — продовольствія; А. А. Мануйловъ — народнаго просвіщенія; М. И. Скобелевъ — труда; Г. И. Церетелли — почтъ и телеграфовъ; В. Н. Львовъ — оберъпрокуроръ синода; И. В. Годневъ — государственный контролеръ. Изъ нихъ 6 соціалистовъ.

# Глава третья.

### НАСТУПЛЕНІЕ 18-го ІЮНЯ.

## 1. Подготовка наступленія.

Черезъ нѣсколько дней послѣ организаціи Коалиціоннаго Временнаго Правительства Исполнительный Комитетъ предложилъ мнѣ отправиться на съѣзды юго-западнаго и румынскаго фронтовъ. Этимъ съѣздамъ придавалось очень большое значеніе, и были даны директивы настаивать на томъ, чтобы съѣзды выразили готовность безъ всякихъ «постольку-поскольку» поддерживать Правительство, и чтобы была признана необходимость активныхъ дѣйствій на фронтѣ. Задачи были очень важныя, такъ какъ агитація большевиковъ все усиливалась и, какъ намъ казалось въ Петроградѣ, грозила захватить армію всецѣло.

Въ неимовърно переполненномъ поъздъ отправились мы съ Шапиро въ Каменецъ-Подольскъ. Мы нъсколько опоздали — съъздъ уже засъдалъ до нашего прівзда. Брусиловъ уже произнесъ ръчь на немъ и былъ встръченъ чрезвычайно тепло. Но въ дальнъйшемъ тамъ начались доклады съ мъстъ, рисующіе очень мрачную картину на фронтъ, и настроеніе, къ тревогъ штаба и президіума съъзда, стало быстро по

нижаться. Въ первый же вечеръ, изъ бесъды съ президіумомъ, мы поняли, что задача будеть не легкой. Мрачные доклады съ мъстъ, гдъ каждое слово дышало величайшей неохотой провойну, удерживало руководителей полжать съвзда отъ того, чтобы сразу отдаться въ фарватеръ нашихъ благомыслящихъ «государственныхъ» и «воинственныхъ» тенденцій. Споръ начался изъ-за того, въ какомъ порядкъ поставить вопросы на обсуждение. Президіумъ предполагалъ сперва обсудить вопросъ о войнъ, а потомъ о Правительствъ. Мы настаивали на обратной постановкъ вопросовъ, предпочитая встрътиться по болье академическому и безспорному вопросу и потомъ уже дать бой по кардинальному пункту. Президіумъ сталъ склоняться въ нашу сторону, но темъ большую оппозицію пришлось намъ встрётить со стороны представителя большевиковъ — пожилого, съдъющаго прапорщика, по виду «окопнаго», съ какой-то непомърно длинной шашкой, болтающейся на обтрепанныхъ ремешкахъ, чуть ли даже не на веревочкахъ. Но, въ концъ концовъ, мы добились своего. — Послъ засъданія мив сказали, что большевикъ-прапоршикъ былъ знаменитый на юго-запалномъ фронтъ Крыленко, въ которомъ я съ удивленіемъ узналъ давно внакомаго мнв по университетской скамыв и по совъту старостъ «товарища Абрама» — я прекрасно помнилъ его выступленія въ 1906 году на избирательныхъ собраніяхъ, гдв онъ неизмънно выступалъ съ горячими и красивыми ръчами противъ кадетъ. По утвержденію всъхъ, онъ представляль собой весьма сильную и опасную на събздъ фигуру и приводилъ заранъе въ трепетное состояние весь благомыслящий превидіумъ. Единственныя надежды воздагались на Керенскаго, который объщаль прівхать

съвядъ и уже незримо присутствовалъ на немъ, воплощая своимъ именемъ новый поворотъ революціи: само упоминаніе о томъ, что Керенскій объщалъ прівхать, вызвало такой взрывъ восторга на съвздѣ, который не уступалъ восторгу передъ рѣчью Брусилова.

На другой день были закончены или точные прерваны доклады съ мъстъ. Хотя уже второй день выступали ораторы, не внося ничего новаго и все время повторям одно, что на фронтъ очень плохо и тяжело, делегаты все не хотъли закончить этихъ докладовъ, такъ какъ каждый хотълъ самъ своими собственными словами, отъ имени своихъ собственныхъ избирателей, сказатъ то же самое, считая это и своимъ долгомъ и своимъ неотъемлемымъ правомъ. И съ трудомъ удалось ихъ убъдить перейти къ другимъ вопросамъ.

Первую рѣчь по вопросу объ организаціи власти говориль Шапиро и имѣль весьма хорошій успѣхъ. Очевидно, что вопросъ относительно поддержки Правительства не вызываль трудностей. Но воть непосредственно послѣ него выступиль Крыленко съ яркой рѣчью противъ Правительства, желающаго продолжать войну. Углубленіе революціи, осуществленіе народныхъ желаній въ тылу — вотъ задача внутренней политики, которая сама собой разрѣшитъ и внѣшній вопросъ. Разрывъ съ прежними началами международной политики, которыя зиждились на принципѣ — «Грабь на томъ концѣ улицы, пока я граблю на этомъ» — дастъ миръ скорѣе, чѣмъ всѣ новыя жертвы и потоки крови.

Крыленко имълъ крупнъйшій успъхъ. Очень шумные апплодисменты и явное сочувствіе очень многихъ на съъздъ. «Больщинства или меньшинства?» задавали себъ вопросъ во время перерыва. Не будетъ ли сорванъ съъздъ?

Послъ перерыва заставили говорить меня. Маленькій инциденть помогь мнв найти, какъ мив казалось, подходящій тонъ. Кто-то изъ публики подаль въ президіумь бумажку съ вопросомъ, сколько марокъ получилъ Крыленко за свою рачь. Предсадатель отматиль эту записку нъсколькими негодующими замъчаніями. И я началъ съ того, что заверилъ, что давно знаю Крыленко, какъ стойкаго товарища въ борьбъ за свободу, и поэтому съ негодованіемъ отвергаю клеветническія инсинуаціи. Но именно потому, что я его знаю, я скорблю о его ръчи, о заложенныхъ въ ней тенденціяхъ къ гражданской войнъ вмъсто войны на фронтъ. Окончилъ я речь указаніемъ, что, каковы бы ни были споры здёсь, мы ожидаемь, что, когда будеть вынесено ръшеніе, — меньшинство подчинится большинству... Иначе, пригрозилъ я, революціонная сумбеть справиться съ непокорнымъ власть меньшинствомъ.

Сдержанный, но ръшительный тонъ моей ръчи, сказанной отъ имени Петроградскаго Совъта, отъ высшихъ учрежденій революціонной демократіи, вызваль сочувствіе. Меня прерывали апплодисментами почти на каждой фразъ, при чемъ иногда весь съъздъ поднимался съ мъста. Послъ окончанія была устроена овація — члены президіума и даже Брусиловъ цъловали меня... Голосованіе предложенной нами резолюціи собрало ровно девять десятыхъ голосовъ.

На другой день послѣ голосованія резолюціи прівхаль Керенскій и произнесь одну изъ своихъ самыхъ блестящихъ, мужественныхъ и задушевныхъ рѣчей. Безграничныя оваціи въ полномъ единодушіи. И черезъ часъ — объ этомъ сообщалось въ президіумѣ — въ кулуарахъ уже были слышны рѣчи большевиковъ относительно салогъ министра, въ которыхъ можно было итти въ наступленіе. Но все же впечатлініе было очень большое, давало какой-то порывъ, страстность и віру.

Ярко сказалось это на одномъ инцидентъ. Крыленко произнесъ, уже послъ отъъзда Керенскаго на фронтъ, вторую ръчь, при чемъ ему былъ заданъ вопросъ, что онъ будетъ дълать, если большинство выскажется за необходимость наступленія. И онъ, не задумываясь, отвътилъ:

— Я здъсь высказываюсь противъ наступленія... Но если товарищъ Керенскій или нашъ главнокомандующій дадутъ приказъ начать наступленіе, то, хотя бы вся моя рота осталась въ окопахъ, я одинъ пойду на пулеметы и на проволоку противника...

Слова его были покрыты восторженными рукоплесканіями. Я подощель къ нему и пожаль его руку. Если добавить къ этому упорно пиркулировавшіе на събздів разсказы о томъ, что Крыленко плакаль во время рѣчи Керенскаго, то станетъ понятнымъ, что руководители съвзда порицали меня за ненужную суровость моей второй речи, где я указываль, въ какихъ предълахъ революціонная власть можетъ допустить въ армін расхожденіе мивній. Вся атмосфера съвзда стала не соотвътствующей иля ръзкихъ словъ и выраженій. Нъкоторое благодушіе овладьло и штабомь: я бесьдоваль довольно долго съ Брусиловымъ и убъдился, что онъ смотрълъ на положение армии значительно спокойнъе и увъреннъе, чъмъ мы въ тылу, и не сомнъвается въ ея оздоровленіи и способности къ боевымъ дъйствіямъ. Даже иностранецъ министръ Тома, прівхавшій вивств съ Керенскимъ. быль въ восторгъ отъ всего видъннаго и слышаннаго и, воздымая руки горъ, славословилъ русскую революцію.

Но это была праздничная сторона дъла. Будничная сторона была тоже по своему колоритна. Въ комиссіяхъ съвзда во время перерыва обсуждались проекты устава о комитетахъ, поднимались общіе организаціонные вопросы, вопросы постановки новой дисциплины и пр. И неизмънно всъ проекты казались неудовлетворительными. Всякая регламентація воспринималась уже какъ стёсненіе. Даже избираемому комитету не хотели предоставить какихъ-либо значительныхъ функцій, настаивая на томъ, чтобы дъла ръшались «міромъ». А вмёстё съ тёмъ этихъ комитетовъ настраивалась безконечная масса. какъ-то, блуждая по комиссіямъ, набрълъ на ветеринарную, которая обсуждала свой организаціонный уставъ. Оказалось, что въ уставв предусматривались корпусные, армейскіе, фронтовые комитеты, комитеть при Ставкв и комитеть при ветеринарномъ управленіи въ Петроградъ. Я попробовалъ сдълать принципіальное возраженіе относительно такой траты силь и такой сложности въ управленіи. Но мив быль дань успокоительный отвёть, что все это уже осуществлено въ жизни, что уже былъ съвздъ представителей ветеринарныхъ комитетовъ, и готовится новый събадъ...

Сила новыхъ организаціонныхъ идей, которыя клались въ основу всёхъ этихъ чудовищныхъ проектовъ, рельефно сказалась на съёздё при обсужденіи вопроса о предстоящей формѣ правленія въ Россіи. Конечно, относительно республики не было спора. Но нуженъ ли въ Россіи президентъ? И при голосованіи соотв'єтствующихъ тезисовъ весь съёздъ, большинствомъ всёхъ голосовъ противъ одного робкаго офице-

рика, ръшилъ, что Россія должна быть бевъ президента.

- «Превидента не будеть!» резюмироваль предсъдатель ревультать голосованія, и поднялась такая буря апплодисментовъ, какъ будто была совершена вторая революція, и страна избавилась отъ какого-то тирана. При такихъ настроеніяхъ неудивительно, что Степунъ, попробовавшій внести резолюцію о принужленіи меньшинства подчиниться большинству въ практической работв въ арміи, сразу поколебалъ свою весьма большую популярность на събздъ, и его резолюція, точно также какъ и моя, составленная въ болъе мягкихъ тонахъ, провадились. И не только провадились, но и вызвали горячій протестъ среди членовъ събада, стоявшихъ, повидимому, въ общемъ на нашей точкъ зрънія. И теперь еще помню горящіе глаза одного изъ членовъ президіума, доказывавшаго мнв святотатственность намфренія наложить вифшнія увы на волю человъка, не върить его внутреннему существу...

«Стихія анархіи» — вотъ названіе явленію, которое я даль уже тогда.

Къ концу събзда прівхалъ матросъ Баткинъ. Онъ произнесъ захватывающую рвчь отъ имени черноморскаго флота и вызвалъ новый приливъ энтузіазма, скрасившій слишкомъ дёловыя засёданія конца съёзда. Послё его рёчи въ комнатё президіума я спросилъ его, что онъ пишетъ такое на клочкё бумаги.

- Резолюцію.
- 0 чемъ?
- Объ отношеніи къ войнъ и власти.
- Да въдь уже приняты резолюціи.
- Все равно, я знаю, что эти резолюціи недостаточны.

Съ трудомъ президіуму удалось уговорить его не пытаться передълывать всю работу съъзда заново.

Въ качествъ комиссара 7-ой арміи, прівхаль на съвздъ Савинковъ. Я уговориль его выступить съ привътственной ръчью съвзду, чтобы сразу познакомить съ собой фронтъ. Онъ согласился и произнесъ нъсколько условныхъ и сдержанныхъ фразъ.

Въ Одессу я поъхалъ вмъстъ съ Керенскимъ. Опять торжественная встръча — Керенскому. конечно: насъ съ Соколовымъ президіумъ подозрительно долго допрашиваль, какой позиціи мы будемъ придерживаться на събздв, такъ какъ опасался, что мы вдемъ съ интернаціоналистическими тенденціями. Опять затаившая дыханіе многотысячная аудиторія, не поддающееся описанію воодушевленіе, море красныхъ знаменъ, пъніе революціонныхъ пъсенъ. Помню ярко моменть: громадный заль переполненнаго большого театра неистовствуеть въ оваціяхъ. Керенскій стоить на эстрадь, красныя, расшитыя знамена всъхъ депутацій остинють его. А невдалекъ за нимъ стоитъ адмиралъ въ бълой формъ съ сухимъ, энергичнымъ, блёднымъ англійскимъ лицомъ — адмиралъ Колчакъ.

Работы съвзда ничвиъ не отличались отъ юго-западнаго, и наши резолюціи были приняты твиъ же большинствомъ голосовъ — приблизительно девять десятыхъ.

Послѣ возвращенія въ Петроградъ, я около двухъ недѣль пробылъ начальникомъ политическаго отдѣла въ кабинетѣ военнаго министра. Формально это была весьма скромная должность, но по существу, по тѣмъ ожиданіямъ и требованіямъ, которыя связывались съ нею — одна изъ существеннѣйшихъ въ системѣ военнаго

управленія. Начальники военныхъ управленій часто приходили ко мнв, советуясь относительно тёхъ или иныхъ мёропріятій. И когла я созваль совъщание изъ представителей въдомствъ для обсужденія наміченных реформь въ армін — къ моему смущенію, собрался весь генералитеть. Поэтому я естественно прежде всего постарался привлечь въсскихъ сотрудниковъ, въ чемъ, миъ казалось, преуспълъ. П. М. Толстой, всю войну проведшій на фронтв, прекрасно знакомый со штабной техникой, съ добросовъстнымъ усердіемъ и увлеченіемъ погрузившійся во всв тонкости новаго законодательства, и, въ свою очередь, выписавшій себѣ съ фронта нѣсколькихъ помощниковъ, знакомыхъ съ жизнью арміи. Ф. А. Степунъ, ярко и образно воспринявшій военныя впечатленія, любимець южнаго фронта, прівхавшій по моему вызову съ массой впечатлівній о новыхъ методахъ работы въ арміи, приміняемыхъ Савинковымъ, мечтающій о сильной власти, о возможности не только упрашивать, но и управлять арміей. Утгофъ, сынъ, кажется, варшавскаго генералъ-губернатора, красочный эсеръ, одинь изь популярный ихь офицеровь вь Петроградскомъ гарнизонъ, предсказавшій комитетскую систему управленія и стойко боровшійся въ Совътъ за удержание компетенции и власти комитетовъ въ возможно узкихъ предълахъ и поэтому настаивавшій на установленіи ихъ сверху, а не снизу. Капитанъ Калининъ, вернувшійся съ каторги и отличавшійся неукротимой энергіей. Полковникъ Багратуни, считавшійся однимъ изъ выдающихся молодыхъ офицеровъ генеральнаго штаба, съ большимъ боевымъ опытомъ, выдвинутый офицерскимъ съёздомъ въ Петроградъ. Миъ казалось, да и теперь кажется, что всв они вместе давали возможный

**мансимумъ** соединенія военнаго элемента съ общественнымъ.

А вмёстё съ тёмъ, воспоминанія о двухъ недёляхъ на этой должности составляютъ для меня непріятнъйшіе моменты за все время войны, такъ какъ все время я былъ подавленъ ощущеніемъ безпомощности, и при томъ не только своей безпомощности.

Съ первыхъ же дней образованія, отдёль сталь заваливаться всевозможными делами, бумагами, прошеніями, докладами. Новые вопросы, и при томъ нуждающіеся въ точныхъ юридическихъ справкахъ, въ сношеніяхъ, возникали ежедневно десятками. Между тъмъ, во имя принципа экономіи, мы стёснялись съ развитіемъ штатовъ: не котвлосы начинать работу съ постройки большого бюрократическаго аппарата. И все количество сотрудниковъ въ полномъ составъ едва успъвало прочитывать поступающія бумаги, не только что надлежащимъ образомъ разръшать текущія діла. Я видаль тоже политическій отдёль уже въ видё цёлаго управленія — но, помоему, положение и тогда осталось то же, ибо, въ концъ концовъ, нельзя объять необъятное. Кромъ того, преслъдовали мелочи, о которыхъ даже неловко говорить, но которыя составляли немаловажную причину трудностей и, по-моему, не только въ военномъ министерствъ иногда приводили къ крупнъйшимъ результатамъ. Во всемъ стров отношеній произошель переломь, и началась дезорганизація. И это отражалось даже на такихъ мелочахъ, какъ установка телефона, подача автомобиля, регистрація бумагь, переписка, экспедиція, дежурство писарей, пріемъ посътителей, пріисканіе пом'єщеній — везд'є были мелкія трудности, осложнявшія работу, отвлекавшія вниманіе, отнимавшія время.

Въ конечнойъ счетв, это давало такой результать, что было нъсколько людей, но не получалось учреждения, не было механизма.

Непосредственнымъ источникомъ воли мысли для отдёла, минуя Барановскаго, долженъ быль явиться самъ Керенскій. Но онъ быль ръшительно переобременень всевозможной работой, представительствомъ и засъданіями въ совътъ министровъ, которыя происходили ежедневно. По цёлымъ днямъ не приходилось видъть его или видъть только мелькомъ. Иногда мы съ моими сотрудниками вынуждены были дожидаться Керенскаго до 3 часовъ ночи, т. е. до окончанія засёданія совёта министровъ для того, чтобы ночью разрёшать существеннёйшіе вопросы управленія арміей: днемъ же насъ въчно отвлекали или перерывали. Кромъ того, Керенскаго постоянно вызывали Ставка и фронты, такъ что за время со 2-го мая по 9-ое іюля онъ быль въ Петроградъ менъе трехъ недъль. Ближайшими помощниками и советниками Керенскаго были Тумановъ, Якубовичъ и Барановскій. Всв трое — офицеры генеральнаго штаба. О двухъ первыхъ я слышалъ не разъ и до революціи, какъ о блестящихъ офицерахъ, подающихъ большія надежды. Оба они въ первый же день революціи пришли въ Таврическій Дворецъ, понимая существо совершившихся событій, и сумъли наладить хорошія отношенія съ Исполнительнымъ Комитетомъ, старательно толкая его на бережливое отношение къ армии, разръшая тысячи повседневныхъ трудностей. Но, какъ помонники военнаго министра, они оказались въ ложномъ положеніи: они недостаточно были проникнуты общественнымъ духомъ, чтобы импонировать военному міру, и были недостаточно авторитетными военными, чтобы импонировать обще-

ственнымъ кругамъ. И здёсь и тамъ къ нимъ относились съ налетомъ ироніи.

Все время министерству приходилось выдерживать напоръ странныхъ, а подчасъ и подоарительныхъ дипъ. Всъ считали своимъ долгомъ спасать армію, и очень многіе хотёли на этомъ поживиться. Какой-то офицеръ предлагалъ устроить заговоръ противъ Совъта и, собравъ на Дворцовой площади солдать, желающихъ итти на фронтъ, произвести переворотъ. Баткинъ, съ карманами, полными ассигнацій, и показывая эти ассигнаціи своимъ собесёдникамъ, разсказывалъ о своихъ успъхахъ на митингахъ. Капитанъ Муравьевъ таинственно нашептывалъ о ходимости ударныхъ батальоновъ, составленныхъ изъ юнкеровъ. Представители различныхъ общественныхъ организацій требовали субсидій для просвътительной дъятельности на фронтъ. Быль даже чудакъ-офицерь, корчившій изъ себя въ казармахъ большевика, который подаль заявленіе о необходимости назначить его адъютантомъ военнаго министра...

Все это пустяки, но все это было въ такомъ количествъ, и такъ трудно было отгородиться отъ этого и отгородить Керенскаго, что невольно отрывало отъ болъе существенныхъ дълъ.

Но главная трудность была въ томъ, что не было опредъленной программы дъятельности. Формально, словесно, вопросъ ставился о необходимости строить «новую», «революціонную» армію. По существу же, поскольку главной задачей ставилось продолженіе войны на фронтъ, въ основу дъятельности могъ быть положенъ лишь чрезвычайный консерватизмъ, цъпкое, упорное отстаиваніе всего стараго и, пожалуй, лишь выдвиженіе новыхъ лицъ. Между тъмъ, фактически дъло сводилось къ тому, что всъ воен-

ныя власти — и Ставка, и всѣ управленія, и военное министерство — лишь регистрировали приказами и уставами уже фактически пройденные этапы быстраго распада арміи.

Прежде всего распалась власть. Распалась уже давно, сразу послё революціи, еще при Алексевь, Гучковь и Корниловь. Армія, построенная на автоматизмь, механичности и строгомъ формализмь, оказалась безъ всякихъ уставовь, безъ всякой власти... Привыкшая отвечать только: «Такъ точно», «Никакъ неть» и «Не могу знать», вдругъ заговорила, зашумела, заспорила, засамоопределялась. Построенная на противопоставленіи нижняго чина офицерскому званію — засамоуправлялась на основь самой демократической четырехъ-хвостки.

Основнымъ вопросомъ, конечно, былъ во-Нелъпо относительно комитетовъ. просъ праздно теперь поднимать вопросъ относительно допустимости или недопустимости въ арміи комитетовъ. Никто не только въ военномъ министерствъ, но, быть можетъ, и въ средъ самихъ комитетовъ никогда не сомнъвался, что вообще комитеты только зло. Виленкинъ, предсъдатель комитета 5-ой арміи, формулироваль свое отношеніе къ комитетамъ такимъ образомъ: «Задача нашего комитета довести армію до такого состоянія, чтобы, по приказу командующаго арміей, любая часть арестовала безъ колебаній комитеть. Тогда мы, дъятели комитета, скажемъ: долгъ передъ родиной выполненъ». Но положеніе было таково, что не было полка, который бевъ противодъйствія комитетовъ не арестоваль бы свое начальство. Поэтому самъ командный составъ настаивалъ на создании комитетовъ, видя въ нихъ свое спасеніе. Въ длительномъ процессъ комитеты могли только разъвсть и расшатать

армію и всю военную систему. Но на первыхъ порахъ — они только спасли ее отъ самосгоранія, отъ моментальнаго распада фронта. Комитеты въ арміи явились одновременно, подчасъ раньше, чемь комитеты въ частяхъ Петрограда, всюду явочнымъ порядкомъ и въ большинствъ случаевъ по иниціативъ команлнаго состава. Приказъ Алексвева узаконилъ бытіе комитетовъ. приказъ Гучкова ихъ регламентировалъ. жизнь не уклалывалась въ рамки приказа, и Керенскій — санкціонироваль существованіе комитетовъ по обычному праву. Но комитеты, въ сущности, не нуждались въ такой санкціи. Всъ «Румчероды», «Искомитюзы», «Искомзаны», «Коборсъвы», «Коморсъвы» и «Искосолы» стали крупнъйшей, неотъемлемой силой въ жизни арміи, прежде чемъ Петроградъ или Ставка узнали объ ихъ существовании. Фактически къ маю мъсяну вся армія съ низу по верху была окомитетчена. Но, конечно, это не было новымъ порядкомъ. Хотя бы уже потому, что сами комитеты были чрезвычайно разнообразны. Въ каждой арміи. въ каждомъ корпусъ, даже въ дивизіи, даже въ полку - комитеты строились по-разному. Уже въ іюль мьсяць я встрычаль дивизіи, въ которыхъ каждый полкъ имълъ комитетъ, построенный на иныхъ основаніяхъ; въ одномъ - офицеры и солдаты выбирали совивстно, въ другомъ — опредъленное количество членовъ комитета делегировалось отъ солдатъ и опредъленное количество отъ офицеровъ, въ третьемъ, наконецъ — существовали отдельно офицерскій и отдёльно солдатскій комитеть. Права, обязанности. порядокъ сношеній, довольствіе, численность — все варьировалось до безконечности. Сознаніе невозможности такого положенія было всеобщимъ. Стонъ о «Положеніи о комитетахъ»

несся со всёхъ угловъ арміи. Всё съёзды, рядъ комиссій, ставка, военное министерство — всв занимались этимъ вопросомъ. Но неуклюжее и нескладное въ жизни оказывалось еще уродливъе на бумагъ. Вся противоръчивость существа комитетовъ воочію сказывалась, какъ только ихъ пытались догматизировать. Всв проекты удовлетворяли только одного составителя. Теоретически становилось все яснѣе. что нужно или уничтожить армію или уничтожить комитеты. Но практически нельзя было сдёлать ни того, ни другого. Комитеты были яркимъ выражениемъ неизлъчимой сопіологической бользни арміи, признакомъ ея върнаго умиранія, ея парадичомъ. Но было ли запачей военнаго министерства ускорить смерть рышительной и безнадежной операціей?

Вторымъ моментомъ радоженія армін быль національный вопросъ. Въ русской арміи уже существовали напіональныя части — латышскія и чехо-словацкія. Оба опыта дали очень хорошіе результаты. При общихъ депентрализаторскихъ тенденціяхъ новой власти и политики довърія къ національностямъ было бы страннымъ принципіально возражать противъ того, что допускала даже старая власть. Развъ украинцы вызывають меньше довърія, чъмъ латыши? Или чёмъ хуже литовцы и эсты, чёмъ украинцы? Но значило ли это, что надо допустить полную перетасовку всей арміи — въдь не менъе 50% всего состава приходилось разсортировать поновому. Кромъ того, новыя національныя формированія, въ связи съ признаніемъ независимости Польши, деклараціей правъ народовъ на самоопределение и общимъ изменениемъ въ тоне общественной жизни, получили совершенно новый характеръ, явились въ новомъ свътъ. Старое Правительство создавало только матеріаль-

ную силу изъ солдатъ одной національности. Но, при общемъ стеснении свободы, при отсутствін печати, при стъсненіяхъ партійной работы, оно могло не бояться, что эта сила будеть использована для пълей, враждебныхъ государству. Но теперь всв народы зашевелились, почувствовали свою обособленность отъ цълже Россіи. Довборъ-Мусницкій, командиръ польскаго корпуса, недовольный темъ, что фронтовой комитетъ высказаль пожелание объ образовании комитетовъ въ польскихъ частяхъ, счелъ себя въ правъ высказать мив, что онъ принципіально считаетъ вовможнымъ, что польская армія, какъ мностранная, поминетъ Россію. Украинцы на своемъ събздъ на западномъ фронтъ приняли резолюцію, что, если ихъ требованія не будуть удовлетворены Правительствомъ, то они заключатъ сепаратный миръ съ противникомъ. Другія національности не шли такъ далеко, но все же признавали, что выдъление сородичей изъ общей армии и сведеніе ихъ въ особыя формированія — ихъ неотъемлемое право, завоевание русской революции, и самочино разсылали требованія и приказы, созывали съёзды и грозили такими перетасовками въ арміи, которыя сами по себ'в грозили на первыхъ порахъ свести къ нулю ея боеспособность. Значить — запретить? Но воть Керенскій, опредъленный противникъ національныхъ формированій, запретиль украинскій войсковой събздъ... Но на практикъ это свелось къ тому, что делегаты събхались не въ порядкъ командировокъ, какъ на разрешенный съездъ, а въ порядкъ отпусковъ, и весь съъздъ прошель въ ярко выраженномъ враждебномъ отношения къ Правительству.

Если къ этому добавить, что армія, кром'в комитетовъ, получила еще комиссаровъ, тол

безъ опредвленныхъ, регламентированныхъ функцій и обязанностей, что, помимо группировки по національностямъ, происходила еще группировка по родамъ оружія и спеціальностямъ, что на ряду съ «демократизаціей» арміи шель въ ней процессъ консолидаціи недовольныхъ элементовъ въ офицерскихъ организаціяхъ — и все это дълалось повсемъстно, стихійно, самочинно, ни одинъ дъятель, ни одна партія, ни одно политическое теченіе просто не были въ состояніи сдівлать столько ошибокъ, даже если бы сознагубить хотъли армію станутъ ясными безконечныя трудности военнаго управленія въ то время. Тёмъ более, что до Министерства и до Ставки это все доходило нестройной толпой ходоковъ, депутацій, делегатовъ, просителей, заявленій, протестовъ, требованій... По вопросу о польскихъ формированіяхъ ежедневно приходили поляки — отлъльно отъ правины и отдельно отъ левицы — со взаимными жалобами и упреками. Ежедневно приходили запросы изъ Ставки, съ фронтовъ и отъ комитетовъ, какъ быть съ украинцами, безъ спросу распоряжающимися въ арміи. По нескольку разъ въ день являлись представители двухъ организацій летчиковъ, «Авіаканца» и какого-то другого миеического существа, ведущихъ между собой долгую тяжбу изъ-за места совыва съезда летчиковъ.

Въ такихъ условіяхъ велась работа, задачей которой была новая координація всёхъ дёйствующихъ въ арміи силъ. До сихъ поръ былъ разбродъ или, что немногимъ лучше, координація на Исполнительный Комитеть, на его иногороднюю комиссію. Нужно было перемъстить вниманіе на Правительство и если не организаціонно, то фактически свести всё нити въ рукахъ Правительства для того, чтобы оно могло

начать управлять арміей. Медленно, но вѣрно продолжалась работа. Съ одобренія Керенскаго начинали, впервые послѣ революціи, примѣнять силу (сперва на румынскомъ, потомъ на юго-западномъ фронтѣ). Самъ Исполнительный Комитетъ начиналъ помогать власти, во всякомъ случаѣ — не сопротивлялся, не боролся за свои прерогативы... Но тутъ выступилъ моментъ времени: его не было, ибо близилось уже рѣшительное испытаніе арміи.

## 2. Наступленіе.

Каково бы ни было состояние армии, оно не снимало вопроса объ активныхъ дъйствіяхъ. Какъ разъ въ іюнъ мъсяць открылся събздъ совътовъ, на которомъ войсковые представительные органы были представлены очень полно. Было спеціально военное собраніе для того, чтобы представители армій могли высказать свои пожеланія Керенскому. Общій голось солдатскихъ представителей быль за наступление. Даже Крыленко, который какимъ-то образомъ умудрился явиться представителемъ одной изъ южныхъ армій, говорилъ (очевидно, по наказу своихъ товарищей), что армія находится въ такомъ состояніи, что если ее не поведуть впередъ, то она сама можетъ пойти назадъ, словомъ, хотя съ оговорками, но недвусмысленно высказался за наступленіе.

Къ политическимъ мотивамъ присоединялись и военно-стратегические. Уже въ прежнихъ разговорахъ въ Ставкъ указывалось, что необходимо, чтобы лътомъ наша армія проявила активность для того, чтобы облегчить задуманныя

грандіозныя операціи союзниковъ на вападномъ фронтъ. Въ послъднее же время Брусиловъ, уже будучи Верховнымъ Главнокомандующимъ, настаивалъ на скоръйшемъ наступленіи, такъ какъ имълись свъдънія о переброскъ силъ противника на нашъ фронтъ, и было опасеніе, что противникъ самъ предполагаетъ перейти въ наступленіе, и Ставка хотъла предупредить его.

Наступленіе было назначено на 10-ое, потомъ на 15 іюня. Керенскій, по условію, долженъ быль ѣхать на фронтъ. Я сопровождаль его. Мы пріѣхали въ Тарнополь въ день начала артиллерійской подготовки, и командованіе фронтомъ рѣшило использовать пребываніе Керенскаго для агитаціи въ арміи. Въ первый же день его повезли въ 1-ый гвардейскій корпусъ.

Колоссальная масса солдать — это быль наиболъе многочисленный митингъ изъ всъхъ. видънныхъ мной: тысячъ, въроятно, до 15-ти. Туть же весь командный составь. Все это расцоложилось въ лощинъ съ пологими боками, сплошь покрытыми солдатскимъ моремъ. По серединъ автомобиль Керенскаго. Въ общемъ, митингъ проходиль гладко. Но командный составь быль въ волненіи — главный агитаторъ и смутьянъ, капитанъ Дзевалтовскій, знаменитый большевикъ, не явился на митингъ, и поэтому, по мивнію команднаго состава, митингъ наполовину теряль свое значеніе, такъ какъ останутся неопровергнутыми главные аргументы, колеблющіе порядокъ. Между темъ, Двевалтовскій съ двумя наиболъе непокорными и деморализованными полками расположился въ сторонъ и въ серединъ митинга прислалъ депутацію къ Керенскому съ просьбой прійти къ нимъ. Положеніе было затруднительное — Дзевалтовскій, очевидно, котълъ уклониться отъ боя или дать бой въ об-

становкъ, наиболье благопріятной для него, окруженный преданной ему аудиторіей. Керенскій всталь во весь рость и поставиль на голосованіе всего митинга вопросъ: кому итти: ему ли къ отдълившейся части корпуса, или отдълившейся части присоединиться ко всёмъ. Шетиной мгновенно, безъ колебаній поднявшихся рукъ, собраніе единодушно постановило: отдълившіеся должны присоединиться ко всемь. Делегаты, смущенные, какъ побитые, отправились назадъ. Митингъ продолжался, но нъсколько сумбурнъе комиссару 11-ой арміи Киріенко не дали договорить до конца, часть митинга покинула поле въ видъ протеста противъ своего же собственнаго решенія. Однако, митингъ быль доведенъ до конца. Но тутъ вмѣшалось начальство. Обезпокоенное, что Керенскому не пришлось передъ солдатами опровергнуть аргументы Дзевалтовскаго, оно стало настаивать на томъ, чтобы Керенскій, несмотря на его торжественный отказъ, несмотря на то, что одълившіеся были осуждены «всъмъ міромъ», отправился къ гренадерамъ. Особенно волновался командиръ корпуса, ген. Илькевичь, который плакался, что если не произойдеть встречи съ Дзевалтовскимъ, то весь смысль посёщенія министра пропадеть. Сперва Илькевичъ пробовалъ убъдить меня воздъйствовать на Керенскаго, но я опредъленно сказаль, что даже не понимаю, какъ можетъ ставиться подобный вопросъ послѣ всего, что произошло, послъ того, какъ приказъ не былъ выполненъ. Не слушая дальнъйшихъ аргументовъ, я направился къ автомобилю, стоявшему на дорогъ, оставляя Керенскаго бесъдующимъ съ нёсколькими солдатами. Но не успёль я дойти до автомобиля, какъ увидалъ, что автомобиль Керенскаго повернуль и повхаль прямо

къ Гренадерскому полку. Оказалось, Илькевичу удалось убъдить Керенскаго. И началась позорная картина безполезнаго словопренія съ завъдомо несогласными. Первую ръчь тономъ обвинителя произнесь Дзевалтовскій, самоувъренно и вызывающе повторившій всё нападки большевистской прессы. Потомъ по пунктамъ отвъчалъ Керенскій, потомъ опять говориль Дзевалтовскій. Настроеніе солдать было неопредвленное. Часть апплодировала Дзевалтовскому, часть, не меньшая, Керенскому, но большинство слушало молча, думая про себя свою думу и, въроятно, не отдавая себъ отчета въ происходящихъ спорахъ и смутно сознавая, что вопросъ шелъ о кардинальнъйшемъ для каждаго вопросъ — итти въ наступление или не итти... Въ общемъ, конечно, быль проваль. Впечатление уступчивости нервшительности власти на фонв растерянности команднаго состава не предвъщало ничего добраго.

Я потомъ спрашивалъ Духонина, бывшаго тогда начальникомъ штаба юго-западнаго фронта, какъ это военные не понимаютъ, что подобныя выступленія необходимо инсценировать по-военному: войска должны быть выстроены, чтобы чувствовалась подтянутость. Онъ, повидимому. соглашался со мной и, во всякомъ случав, въ неудачв посвщенія корпуса виниль командира корпуса. Второй день пребыванія на фронт'в прошель въ болве мелкихъ выступленіяхъ въ разныхъ частяхъ. Было, однако, ясно, что, когда двло стало подходить къ решительному шагу, настроеніе солдатскихъ массъ быстро падало. Аргументы и убъжденія не улучшали положенія, но ухудшали, такъ какъ вызывали мысль, что солдать волень убъдиться аргументами или не убъдиться, что не укрѣпляло, а лишь расшатывало

дисциплину. Но едва ли кого можно винить въ создавшемся положеніи. Въ минуту, когда дезорганизованныя толпы солдать вышли на улицы Петрограда, передъ русской общественностью встало два пути: или сразу загнать толпу въ казармы, стръляя вмёсть съ спрятанными городовыми съ чердаковъ, или убъждать солдатъ... Начали убъждать, сперва въ Петроградъ, потомъ, естественно, по просьбъ самого начальства. и на фронтв. И первый, кто почувствоваль, что уговоры въ арміи не достигаютъ ціли, и что революціонная власть, если хочеть имъть армію, должна научиться приказывать ей и пріучить въ повиновенію безъ разсужденій — быль Керенскій. Черезъ нісколько дней, въ отвіть просьбу главнокомандующаго западнымъ фронтомъ Деникина прітхать въ армію для агитаціи, Керенскій отвітиль телеграммой, гді была приблизительно слъдующая фраза:

«Время разговоровъ и уговоровъ въ арміи прошло. Надо приказывать, а не митинговать».

Ночь передъ наступленіемъ я хотѣлъ было провести въ окопахъ, но задержался на какихъто «уговариваніяхъ» и вынужденъ былъ, вмѣстѣ съ Киріенко, заночевать на полу какой-то избы. Рано утромъ 18-го іюня мы уже были на фронтѣ.

Артиллерійская стръльба была ожесточенной съ объихъ сторонъ. Надъ головой неустанно проносились свистящіе, шипящіе и стонущіе звуки снарядовъ. Гора Могила, куда мы направились, дымилась, какъ вулканъ, такъ что начальникъ дивизіи утверждалъ, что онъ никогда не видывалъ ничего подобнаго. (Значитъ, артиллерія противника не подавлена, подумалось мнъ. Мы обходили окопы, произносили короткія ръчи куч-

камъ солдатъ, которые сгруживались около насъ, присъдая къ землъ и прижимаясь къ стънкамъ окоповъ, несмотря на сильный огонь противника и неустанный свистъ шрапнели и осколковъ. Въ одну кучку солдатъ попалъ снарядъ, едва мы успъли отойти отъ нея за брустверъ. Къ моменту, когда должна была начаться атака на этомъ участкъ, мы подошли къ первой линіи окоповъ. Но скоро пришелъ приказъ — атаку «отставить», такъ какъ сосъдній участокъ не успъль выполнить своей задачи.

Громадное впечатлъніе произвели на меня бросающіеся въ глаза техническіе недочеты. Участокъ, имъвшій по планамъ наступленія весьма большое значеніе, быль вовсе не подготовлень для атаки. О плацдармв не было и помину, — къ первой линіи окоповъ намъ пришлось итти по открытой лощинъ, продольно обстръливаемой шрапнелью противника. Полкъ, по участку котораго мы проходили, и который долженъ быль итти въ атаку, не имъль пулеметовъ, такъ какъ эти пулеметы были отданы чехо-словакамъ, наступающимъ рядомъ. Мнъ казалось, что, при такомъ положении технической стороны и при сильномъ артиллерійскомъ огнъ противника. атака не могла бы имъть шансовъ при наплучшемь моральномъ состояніи войскъ.

Каково было это состояніе? Им'вя въ виду, что вс'в трусы и дезертиры остались такъ или иначе въ тылу, что наибол'ве разложившіяся части вообще были скинуты съ расчетовъ команднаго состава, можно утверждать, что т'в солдаты, которыхъ мы вид'вли въ окопахъ, были полны р'вшимости наступать. Въ передовомъ окоп'в намъ все время говорили — «Скор'ве пришелъ бы приказъ въ атаку»... И солдаты выгля-

дъли бодро и увъренно, безъ малъйшаго признака броженія или недовольства. Инерція стараго порядка, моменты личнаго благородства, нежеланіе въ минуту опасности показать себя хуже другихъ — все играло свою роль въ этомъ настроеніи.

Въ штабъ 11-ой арміи, въ общемъ, были довольны результатами наступленія. На некоторыхъ участкахъ было заметное продвижение нащихъ войскъ. Австрійцы, по обыкновенію, сдавались пелыми полками. Пленные показывали, что готовится отступленіе ихъ фронта версть на 40. Командующій Эрдели весь оживился при этихъ сведенияхъ и сталь говорить, что это максимумъ, о чемъ можно было мечтать... Нъсколько иныя впечатленія были въ 7-ой арміи, где Керенскій наблюдаль за наступленіемь около Бржезанъ. Картина первоначальнаго момента атаки была великольпной: атакующія войска дружно, по приказу, съ красными знаменами бросились впередъ. Но потомъ остановились. Кое-гдъ задержались въ передовыхъ оконахъ противника, въ большинствъ же случаевъ вернулись въ свои окопы. Керенскій волновался и огорчался. Но военный элементь говориль, что картина наступленія обычная, что общій результать удовлетворителенъ, и что нужно ждать результатовъ дальнъйшихъ ударовъ.

19-го іюня я, по просьбѣ Савинкова, который быль комиссаромъ 7-ой арміи, отправился на Бржезанскій участокъ убѣждать какую-то дививію остаться въ окопахъ, занятыхъ у противника. Начальникъ дивизіи оказался очень разговорчивымъ человѣкомъ. Онъ разсказалъ, что онъ принялъ командованіе дивизіей всего за нѣсколько дней до наступленія, когда диспо-

зиція боя была уже составлена и, по его мивнію, очень неудачно. Онъ разсказываль, что одному полку была дана весьма сложная задача выбивать фланговымъ движеніемъ противника изъ оконовъ при помощи ручныхъ гранатъ, при чемъ оказалось, что солдаты не имъли понятія объ употребленіи гранать и, получивъ ихъ передъ боемъ, оставили въ тылу, чтобы дегче было итти. Разсказываль массу дугихъ техническихъ подробностей, которыхъ теперь уже не помню, но которыя всё вмёстё показывали, что наступленіе было организовано ниже всякой критики. Въ штабъ полка командиръ, горячо поддерживаемый окружавшими его офицерами, сталь жаловаться на порядки въ тылу и показаль мив письмо его жены, гдв та сообщала, что новыя власти заставляють ее, какъ всехъ обывателей, по очереди окарауливать улицы, лишенныя охраны послё упраздненія полиціи.

Наиболве огорчительное впечатлвніе произвели солдаты. Часть хмуро молчала. Многіе просились въ тылъ. Никакіе аргументы не помогали, кромв твердаго «невозможно». Просились въ тылъ «хоть на недёлю, хоть на нвсколько дней, хоть на день» — лишь бы уйти изъ чужихъ оконовъ, куда каждую минуту могь нагрянуть хозяинъ. Хотя надо замвтить, что тревога была совершенно необоснованной, такъ какъ при мнв въ окопы вернулся съ грудой непріятельскаго снаряженія «охотникъ», ходившій «въ гости» къ австрійцамъ. Онъ сообщиль, что всв ближайшіе окопы спереди совершенно пусты, такъ какъ противникъ, повидимому, отошель на весьма далекое разстояніе.

На слъдующій день мнъ пришлось опять имъть дъло съ 1-ымъ гвардейскимъ корпусомъ. Въ очередной новой атакъ на фронтъ 11-ой арміи онъ долженъ былъ играть большую роль. Но въ штабъ арміи изъ корпуса сообщили, что, подучивъ приказъ двинуться къ позиціи, корпусъ отказался подчиниться ему и остался на своемъ мъсть. Эрдели быль въ волненіи. — «Воть и наступай съ этакими войсками»... Прівхаль самъ ген. Илькевичъ, смущенный, перепуганный. По просьбъ командующаго арміей, я отправился въ корпусъ выяснить, въ чемъ дело. По дороге, невдалекъ отъ штаба, на встръчу мнъ попался полкъ, двигающійся вмёстё съ офицерами въ прекрасномъ порядкъ. Я спросилъ, какой это полкъ. Оказался однимъ изъ полковъ гвардейскаго корпуса. Разговорился съ офицерами никакихъ затрудненій не было, направляются въ указанное мъсто. Дальше — слъдоваль второй полкъ. Оказалось — вся дивизія цъликомъ. Пріъхали въ штабъ корпуса — тамъ еще ничего не знали о движеніи полковъ и были въ полной увъренности, что корпусъ на мъстъ. Отправился къ мъсту стоянія второй дивизіи напрасно, всв подки выступили. Оставался, правда, одинъ, но онъ тоже кончалъ сборы; замедленіе же солдаты объяснили тімь, что ждали, пока спадетъ жара — все равно, на ночь придуть въ назначенное мъсто. Я не удовольствовался этимъ и ръшилъ провърить, дъйствительно ли полки приходять по назначению, и отправился въ ту деревню, которая была назначена для гренадерскаго полка: я памятоваль о Дзевалтовскомъ. Подкъ находился уже на мъстъ. Ко мнъ вышель Дзевалтовскій и очень смиренно и дружественно старался убъдить, что всв разсказы о томъ, что онъ бунтуетъ солдатъ, неправда, что онъ только имъетъ свое мнъніе и высказываеть его, но, когда данъ приказъ - онъ первый выполнить его и считаеть дичнымъ оскорбленіемъ подозрѣнія, что онъ можетъ поступить иначе. Разговоръ происходилъ въ присутствіи многихъ членовъ полкового комитета и многихъ солдатъ. Затрудняюсь сказать, насколько его слова были искренни въ тотъ моментъ — вѣдь всѣ мы жили въ совершенно необычной духовной атмосферѣ... Но, хотя онъ производилъ самъ по себѣ непріятное впечатлѣніе, — тогда я вѣрилъ ему.

Хотя на этотъ разъ я могъ въ штабѣ арміи сообщить успокоительныя свѣдѣнія, тѣмъ не менѣе было ясно, что корпусъ находится въ стадіи полнѣйшаго административнаго развала, при которомъ каждую минуту можно ожидать осложненій. И осложненія были: на другой же день, когда корпусу предстояло занять исходныя позиціи передъ боемъ, гренадерскій полкъ повернулъ и отправился верстъ на 25 въ тылъ, а за нимъ послѣдовало нѣсколько сотъ солдатъ изъ другихъ полковъ. Они были окружены, раворужены, а Дзевалтовскій преданъ суду, при чемъ присяжные изъ солдатъ оправдали его.

Въ день вторичной атаки корпуса обнаружилось все значение развала организации. Самаго наступления я не видълъ, такъ какъ опоздалъ изъ-за автомобильной катастрофы. Но я поспълъ къ штабу гвардейскаго корпуса къ моменту, когда неудача наступления выяснилась вполнъ. Настроение штаба было нескрываемо, отчетливо и ярко злораднымъ. Тотъ же генералъ Илькевичъ, проходя мимо меня, не удержался не поиронизировать относительно качествъ революціонной арміи:

Видали, какъ наступаетъ революціонная армія...

Судя по разсказамъ, наступленіе, дъйствительно, было непригляднымъ. Корпусъ, лучшій

во всей арміи, выступиль какь будто дружно, съ красными знаменами... но, добъжавь до проволоки противника, не разрушенной артиллерійскимь огнемь, безпомощно залегь и не двинулся съ мъста, пока не быль данъ приказъ объ отступленіи. Но опять-таки, помимо «моральной», была и техническая сторона дъла: солдаты не были обучены преодолъвать препятствія и не имъли нужныхъ для этого приспособленій.

Вечеромъ я присоединился къ Керенскому. Военный элементъ воспринималъ событія спокойнѣе, указывая, что картина наступленія не была необычной. Но Керенскій воспринималъ это уже почти какъ неудачу революціи. Не знаю, было ли это сознаніемъ дѣйствительнаго значенія неудачи, или огорченіемъ, что не осуществились мечты о тѣхъ возможностяхъ, которыя открывало бы удавшееся наступленіе какъ для внѣшней, такъ и для внутренней шолитики... Но упадокъ духа былъ очень рѣзкій.

Меня лично занимали два вопроса. Прежде всего — техническій. Мнѣ казалось, что значительная часть неуспѣха можеть быть отнесена на недостаточность подготовки наступленія или недостаточное обученіе солдать. Но, кромѣ того, вставаль, и при томъ все упорнѣе, другой вопрось — моральный, о духѣ войскъ, при чемъ въ особомъ и чрезвычайно опасномъ свѣтѣ.

Многіе не идуть, многіе колеблются, многіе идуть, но сомніваются. Является ли это только распущенностью, трусостью, только естественнымъ послідствіемъ паденія военной формальной системы, или туть нічто боліве серьезное? Мы склонны были всегда давать отвіть въ первомъ смыслів. Но меня уже съ перваго дня революціи останавливали странные факты, кото-

рыхъ я не могъ, а, можетъ быть, не имѣлъ времени объяснить.

Прежде всего, уже въ моемъ батальонъ черезъ несколько дней после революци, когда все пришло въ нѣкоторую норму, я почувствовалъ какую-то перемену въ отношеніяхъ не только солдать, но и унтерь-офицеровь. Съ ними у меня были прекрасныя отношенія. Одинъ изъ нихъ, хозяйственный, очень серьезный и даже суровый взводный учебной команды, быль особенно дружественно расположенъ ко мнв. Мы съ нимъ особенно сблизились, когда я съ нъсколькими солдатами быль командировань построить модель оконовь для какого-то музея войны. Намъ пришлось совместно преодолевать цълый рядъ техническихъ трудностей, но, въ общемъ, мы справились съ задачей, и онъ долго любовался нашимъ произведениемъ и страшно гордился, когда въ «Огонькъ» быль напечатанъ снимокъ нашей модели. Кромъ того, онъ получиль денежную награду оть устроителей. — Его дружественное расположение осталось и послъ революціи. Но было что-то разд'влявшее насъ. Лаже встрвчаясь съ нимъ въ Совете — онъ быль членомъ Совета, — я чувствоваль, что въ немъ, помимо всего, о чемъ мы прекрасно съ нимъ столковывались, была и иная мысль. Что это, соціальный моменть? Но онь изъ зажиточной семьи и, быть можеть, более богать, чёмъ я. И мив было одно ясно: я еще могь увлечься моделью окона, я еще колебался, что выбрать, работу въ школъ прапорщиковъ или въ Исполнительномъ Комитетв, — онъ же уже «ущель» оть этихь вопросовь.

Или дальше: у дверей Исполнительнаго Комитета меня окликнуль члень одной изъ толпящихся тамъ делегацій съ фронта, унтеръ-офицеръ

егерскаго нолка. Какъ-то подъ Двинскомъ, стараясь получить рабочую силу для нашихъ оконовъ, я убънилъ командира егерскаго полка отпускать на работы чуть ли не всёхъ свободныхъ людей, ва что я обязался прочесть нъсколько лекцій въ образуемой тогда саперной ротв. Лекціи происходили у самихъ построекъ. И я съ увлеченіемъ и жаромъ нѣлился съ «пѣхотой» своими саперными познаніями. Командиръ полка передаваль, что и солдаты и офидеры были довольны моими лекціями. Съ нъкоторыми у меня завязались пружественныя отношенія. изъ мимолетныхъ друзей радостно узналъ меня теперь. Мы разговорились. Пока воспоминанія все шло мило и гладко. Но какъ только коснудись настоящаго — тотъ же кололовъ отчужденія.

Но ярко и неопровержимо поняль я смысль холодка BO время многочисленныхъ встръчъ на поляхъ Галиціи. До сихъ поръ помню лица многихъ серьезныхъ, степенныхъ, толковыхъ унтеръ-офицеровъ. Дисциплина въ нихъ въблась въ лушу такъ, что никакая лекларація правъ солдата не поколеблетъ ее. Но мысль, заброшенная и забытая — какъ въ городъ часто забывается, что есть синее небо надъ головой мысль эта проснулась и стала работать. И я не помню, о чемъ со мной говорилъ бородачъ сь ясными, задумчивыми глазами, такой строгій, выше всякихъ подозрѣній о «распущенности» или трусости — быть можеть, онь развиваль большевистскіе взгляды, быть можеть, онъ говориль въ унисонъ со мной. Но я чувствовалъ тотъ моральный вопрось, который раздёляль его мною. Онъ сомнъвался, честно и душевно, въ правильности, въ правдв войны — не знаю, войны вообще или только данной. Но онъ видвять, что я не сомневаюсь. Онъ готовъ быль поверить мне, такъ какъ виделъ мои преимущества въ образовании, и ему казалось, что передъ нимъ такой же честный и правдивый человекъ, какъ и онъ. Но понять онъ меня, какъ ни силился, не могъ. По простоте, по-хорошему, по-человечески, по-совести выходило иначе.

И я сталь невольно обобщать это. Я вспоминаль сотни солдать, съ которыми мнв приходилось работать. Я вспоминаль, какъ за время службы мив удавалось достигать очень большого напряженія со стороны солдать безь всякихъ лисшиплинарныхъ взысканій. Я относился къ соллатамъ съ полнъйшимъ и искреннимъ уваженіемъ, зная, что если имѣются среди нихъ дурные, то, въ общемъ, масса, нёсколько дётская но добросовъстная, постоить за себя. И я не могъ найти въ себъ ни готовности, ни желанія, ни даже возможности заднимъ числомъ признать, что я ошибался. Въдь теперь всюду я видёль тё же самыя лица, тёхь же самыхъ людей. Неужели это все хулиганы, трусы или лаже просто темные люди, не понимающие своего блага?

И во мит началь складываться иной ответь. Я бы не решился теперь, по прошествии двухь лёть, такъ подробно настаивать на моихъ сомитніяхъ и мимолетныхъ переживаніяхъ, если бы они не были задокументированы опредёленнымъ разговоромъ, который и не могъ не поминть и который имёлъ существенныя послёдствія для меня. Въ тотъ же день, когда я, по просьбе Савинкова, таль въ дивизію подъ Бржезанами, я на автомобиле сталь дёлиться съ Савинковымъ моими сомитніями. Я говориль, что мит стало ясно, что масса солдать, а можетъ быть, и офицерства не понимаетъ смысла войны

или, во всякомъ случат, наступленія. Они идутъ на въру нашему слову. Они върятъ, что мы не хотимъ ихъ обмануть, они знаютъ насъ, уважають нашу интеллигентность и поэтому отбрасывають, насильно отрывають отъ себя сомнвнія и идуть умирать и убивать. Но мы-то, въ правъ ли мы не только убъждать, но и брать на себя ръшение за другихъ? Савинковъ слушалъ меня молча. Повидимому, онъ не понималь меня. А, можеть быть, очень хорошо поняль, и решиль, что со мной ему не по дороге, что онъ неоднократно впоследстви подчеркиваль, и что я относиль именно къ этому разговору, на ряду съ тёмъ обстоятельствомъ, что я быль членомь Исполнительнаго Комитета, къ которому Савинковъ всегда и неизмённо относился враждебно.

Уже въ качествъ комиссара съвернаго фронта, мнъ пришлось быть свидътелемъ наступленія подъ Двинскомъ 10-го іюля. Сперва наступленіе было назначено на 5-ое число — но возстаніе большевиковъ въ Петроградъ заставило отложить его, при чемъ нъкоторыя, наиболъе надежныя, части пришлось отправить на «внутренній фронтъ».

Наступленіе было вполнѣ безнадежнымъ. Командующій арміей ген. Даниловъ «черный» все время доказываль Ставкѣ, что наступленіе не имѣетъ никакихъ шансовъ. Въ разговорѣ со мной командующіе корпусами и дивизіями откровенно заявляли, что они не видятъ никакихъ шансовъ на успѣхъ этого наступленія, вызваннаго, по ихъ мнѣнію, исключительно «политическими» мотивами.

Въ день моего прівзда весь штабъ быль полонъ самыхъ непріятныхъ извёстій объ отказв частей и даже цёлыхъ дивизій выступить на позиціи. Однако, къ вечеру, положеніе стало проясняться, и правдами или неправдами, но всь участки, назначенные для наступленія, были ваняты, кром'в одной дивизіи, которая до вечера отказывалась выступить и чуть не разстрёляла корпуснаго комиссара, убъждавшаго ее исполнить приказъ. Ген. Даниловъ решилъ принять крутыя мёры и двинуть противъ дивизіи цёдый карательный отрядъ изъ всёхъ трехъ родовъ оружія. Я участвоваль въ заседаніи, где вырабатывалась диспозиція окруженія дивизіи. Мив была отведена роль явиться къ дивизіи, когда она будеть окружена, и дать ей ультимативный приказъ итти на позиціи, если она не хочетъ быть истребленной своими войсками. Отрядъ для окруженія быль подъ командой ген. Грекова. Повхали въ корпусъ около станціи Калкуны. Уже во время ужина стали поступать утвшительныя свёдёнія, что два полка дивизіи подчинились и выступили. Остался одинъ упорствующій полкъ. Часовъ около 12 ночи, совивстно съ штабомъ карательнаго отряда, мы двинулись къ расположенію непокорнаго полка. Однако, весь отрядъ пришелъ въ чрезвычайное разстройство, и до утра ген. Грековъ не могъ установить связи ни съ одной назначенной въ его распоряжение частью. Къ разсвъту, убъдившись, что нътъ никакихъ надеждъ найти заблудившіяся въ лесу части отряда, я оставиль ген. Грекова въ желъзнодорожной будкъ и отправился самъ къ оврагу, гдф находился бунтующій полкъ. Меня тамъ встретили начальникъ дивизіи и нъсколько штабныхъ. Я сказалъ, что хочу переговорить съ бунтующими. Солдаты, си-

девшіе унылыми, неподвижными, сонными групнами, встали и столнились около того мъста, гдв я стояль. Я отказался говорить съ ними, пока они не встанутъ въ строй. Они — правда, неуклюже и неловко — но встали рядами. Я обратился къ нимъ съ короткой ръчью, говоря, что не собираюсь ни просить, ни уговаривать, ни приказывать даже, а только предупреждаю, что если они не двинутся немедленно на позицію, то будуть уничтожены. Съ вечера они могли пройти безопасно, теперь же придется итти засвётло по открытому мёсту, но все же они должны итти.

Я не знаю, что я дёлаль бы, если бы солдаты отказались подчиниться. Но, къ моему искреннему удовлетворенію, солдаты, даже не совъщаясь и не колеблясь, разобрали котомки и винтовки и пошли на позицію. В роятно, они внали о приближеніи отряда и, по увъренному тону моихъ словъ, заключили, что отрядъ уже подошелъ.

Я отправился въ штабъ корпуса. По дорогъ я завхаль къ ген. Грекову — онъ мирно спалъ въ жельзнодорожной будкь, около которой возились телеграфисты, налаживая связь съ частями отряда. Я предупредиль, что отрядь болье не нуженъ.

Въ корпуст пытался было соснуть. Но свободной постели не было, и только я усълся къ столу, какъ началась утренняя суматоха. Къ 8-ми часамъ, послѣ чаю, я, вмѣстѣ съ командиромъ корпуса, отправился на участокъ наступленія. Командиръ корпуса остался въ штабъ дививіи, а я отправился на наблюдательный пунктъ. Оттуда, повинуясь какому-то безотчетному повыву, я отправился къ участку, где происходиль бой, и гдв клубы дыма и взрываемой земли

показывали, что противникъ усиленно отвъчаетъ на нашъ огонь. Въ землянкъ штаба полка, куда я забрель, душно... Много офицеровь, а кромъ того, и члены комитета. Телефонистъ кричитъ. стараясь добиться сведеній или соединенія. О ходъ атаки - почти никакого представленія. Что-то заняли, гдв-то продвинулись. Привели откуда-то пленныхъ. Вдругъ у входа въ землянку движение — оказалось, одна изъ резервныхъ роть не выдержала огня противника и отступила. Въ довольно смешной позе, съ прутомъ въ рукахъ, вмъсто шашки, кричу имъ слова ободренія и командую «Вперелъ». Повернули, пошли и встали на свое мъсто въ ходахъ сообщения неподалеку первой линіи. На встрѣчу попался предсѣдатель полкового комитета. Пошли осматривать участокъ. Жадуется на путаницу. Роты перемъщались, растеряли своихъ офицеровъ. Никто не руководить наступленіемь, все идеть по инерцін, и, повидимому, сила инерціи уже истощилась. Попали подъ очень сильный огонь противника. Солдаты стояли прижавшись въ станкамъ окопа, оглушенные, засыпанные вемлей, пораженные немолчнымъ свистомъ осколковъ и всесострясающими вэрывами. Спросиль, какой полкъ, -- оказалось, тотъ же, который несколько часовъ тому назадъ подъ моей угрозой оставилъ мирную и спокойную лощину въ лесу. Помню лицо одного наклонившагося солдата: бледное, перекошенное отъ страха. Посмотръдъ на него... Наши глава встретились... Я улыбнулся и внутренне торжествоваль, когда увидель его встречную улыбку.

Мнѣ казалось, что это единственный разъ, когда мое ощущение и ощущение солдата было совершенно одинаково. Но есть одна не ясная для меня сторона дѣла: какъ это случилось, что мы, во имя человъческой личности возражавшие противъ смертной казни преступнику, сами не замъчая, дошли до этого положения? Вопросъ не въ томъ, что мы проповъдовали убійство, — это сравнительно уже второстепенное обстоятельство... Но мы гнали другихъ людей, не понимающихъ и не могущихъ понять смысла войны, заставляли ихъ итти убивать какихъ-то для нихъ совершенно непонятныхъ враговъ и еще считали себя въ правъ заставлять ихъ улыбаться при этомъ.

#### Глава четвертая.

# КОМИССАРСТВО НА ФРОНТЪ.

### 1. Командный составъ и сотрудники.

Передъ отъвздомъ съ юго-западнаго фронта Керенскій утвердилъ составленное, по его порученію, Савинковымъ положеніе о фронтовыхъ комиссарахъ и назначилъ Савинкова комиссаромъ юго-западнаго фронта. Этимъ назначеніемъ Керенскій сохранялъ Савинкова для арміи, такъ какъ, по прежней должности комиссара арміи онъ былъ отвътствененъ передъ петроградскимъ Совътомъ, который уже неоднократно вызывалъ Савинкова «къ отвъту» за слишкомъ независимый образъ дъйствій. Мнъ Керенскій предложилъ взять комиссарство съвернаго фронта. Задачей нашей было — быть окомъ правительства на фронтъ и принять энергичныя мъры къ устраненію изъ арміи какъ Дзевалтовскихъ, такъ и Илькевичей.

Чтобы ликвидировать свои дёла и оформить назначенія, я выёхаль въ Петроградъ. Тамъ, однако, наканунё отъёзда на сёверный фронтъ, я получилъ сообщеніе изъ военнаго министерства, что Правительство, согласно телеграммё Керенскаго, измёнило назначеніе, посылая меня на западный фронтъ, къ Деникину. Какъ ни грустно было отказаться отъ мысли побывать на своемъ фронтё, я первымъ поёздомъ выёхаль въ Минскъ.

Въ первый день мий пришлось познако-

миться съ Деникинымъ. Пръчиной моего экстреннаго вызова было то, что между фронтовымъ комитетомъ и главнокомандующимъ произошли недоразумънія, грозящія полнымъ разрывомъ. Дъло шло объ участіи представителей комитета въ подготовкъ боевыхъ операцій. Комитеть настаивалъ на чрезвычайно широкихъ, почти что контрольныхъ правахъ. Деникинъ возражалъ противъ всякаго участія вообще. Раза три мив приходилось тадить изъ комитета въ штабъ и обратно. Казалось, уже было достигнуто соглашеніе, и, предварительно добившись значительныхъ уступокъ со стороны комитета и получивъ въ штабъ согласіе Деникина, я ъду обратно въ комитетъ уже для второстепенныхъ поправовъ. Убъждаю негодующій Комитеть и на эти поправки. Вдругъ звонокъ телефона — меня вызываетъ начальникъ штаба ген. Марковъ и смущеннымъ, нъсколько извиняющимся голосомъ сообщаеть, что главнокомандующій береть назадь свое согласіе. Опять вду въ штабъ, опять въ комитетъ. Однако къ вечеру препятствія удалось преодольть: въ концъ концовъ удалось убъдить комитеть, что онь не въ правъ брать на себя слишкомъ большую ответственность, такъ какъ тогда всв военныя неудачи будуть сваливать на вмешательство профановъ... Генералу же Деникину я представиль всяческіе доводы о полезности заинтересовать солдатскихъ представителей въ боевой техникъ, чтобы добиться оть нихъ дъйствительной помощи въ осуществленіи наміченных операцій: разві будеть лучше, если комитеть будеть заниматься только вопросами политики и контръ-революціонной опасно-СТИ . . .

Деникинъ показался мнв олицетвореніемъ трагедіи русской арміи. Онъ былъ слишкомъ

военнымъ, можетъ быть, даже узковоеннымъ человекомъ настолько, что, быть можетъ, даже старые недочеты уже не бросались въ глаза. Но зато теперь онъ понималь, что армія разваливается. Сжившійся съ опредёленными условіями въ арміи, онъ внезапно увидълъ ее въ новомъ свётё: каррикатурнымъ извращениемъ всъхъ прежнихъ устоевъ и основаній. Но что же пълать? Уйти и очистить мъсто болье покладистымъ и подлаживающимся? Уйти изъ армін, еще стоящей на фронтъ, еще не окончившей войны? Пусть сами обстоятельства заставять слълать это, пусть бунтующіе солдаты арестують, или новое правительство само устранить. Но Леникинъ доброводьно изъ арміи не уйдетъ. Но онъ, конечно, не дорожить своимъ местомъ, не подлаживается, наобороть, онъ ищеть кон-Фликта, онъ старается быть разкимъ, онъ отводить душу горькимъ, хотя часто завъдомо безсильнымъ словомъ. Каждый прівядъ Керенскаго въ Минскъ былъ поводомъ для несдержаннаго выраженія митнія. Чуть ли не каждую недёлю въ Петроградъ шли телеграммы съ провокаціонно-ръзкими нападками на новые порядки въ армін — именно, нападки, а не советы... Развѣ можно посовѣтовать отмѣнить революцію?... Онъ не быль противь революціи. Но онъ не быль связань съ революціей настолько. чтобы понимать или даже стараться понять ея трагедію. Онъ поняль бы революцію, которая заключила бы миръ, и боролся бы съ нею, если бы видълъ, что этотъ миръ гибеленъ для Россіи, и, быть можеть, примирился бы съ нею, если бы миръ былъ бы «сходенъ»... Но революцію, которая требовала наступленія, а въ то же время разрушала устои, на которыхъ покоилась вся сила арміи, — такой рево-

люцін онъ не могь и не хотёль понять. — Онъ быль тягостень въ то время, и Керенскій иногда сь невольнымь раздражениемь отзывался о немь. какъ о слищкомъ узко смотрящемъ на вещи человъкъ. Но развъ это значило, что, вмъсто него, надо поискать другого или менъе военнаго по духу, или думающаго то же, что Деникинъ, но политично скрывающаго свое мнѣніе? Въдь нужна армія и боевые генерады, а не гнущіяся спины! И Деникинъ оставался главнокомандующимъ фронтомъ, несмотря на недовъріе въ нему со стороны Исполнительнаго Комитета. несмотря на озлобленные нападки фронтовыхъ представительныхъ учрежденій. Война связывала, заставляла итти вместе... Однажды, въ Ставкъ, на собраніи всёхъ главнокомандующихъ, при Керенскомъ, Деникинъ произнесъ чрезвычайно ръзкую, болье того, вызывающую рычь по адресу Правительства и Керенскаго, быть можетъ, надъясь, что это откроетъ возможность уйти. Но Керенскій всталь и пожаль ему руку со словами:

— Благодарю васъ, генералъ.

Оба чувствовали, что выполнили свой долгъ. Но оба чувствовали безплодность и безрезультатность этого.

На западномъ фронть я пробыль только одинъ день, такъ какъ воспользовался случайной встръчей съ Керенскимъ и убъдилъ его оставить въ силъ прежнее мое назначеніе. Такъ какъ острый конфликтъ уже былъ улаженъ, то мнъ удалось настоять на своемъ, и я получилъ переводъ на съверный фронтъ, куда меня тянуло всей душой. Во время этой встръчи Керенскій говорилъ со мной о своемъ намъреніи назначить Савинкова управляющимъ военнымъ

министерствомъ. Онъ просилъ меня подготовить для этого почву въ Исполнительномъ Комитетъ.

На сверномъ фронтв я пробыль около трехъ мѣсяцевъ. Передъ отъѣздомъ на фронтъ въ Исполнительномъ Комитетъ ко мнъ подошелъ Войтинскій и стадъ жадоваться на безполезность работы въ тылу. Я, наполовину шутя, предложиль ему прібхать на свверный фронть въ качествъ моего помощника. Къ моему удивленію, онъ тотчасъ и безъ колебаній согласился. Я говорю — къ удивленію, потому что, по своей известности, ораторскимъ способностямъ и уменію оріентироваться въ обстоятельствахъ, онъ, конечно, значительно превосходиль меня. Еще въ студенческие годы, онъ, неизмънный предсъдатель общестуденческихъ сходовъ, поражалъ красотой и сочностью своихъ выступленій. Его работы по организаціи совета безработныхъ въ Петроградъ были всъмъ памятны. Потомъ, послъ долгаго заключенія, онъ быль сослань. И, страннымъ образомъ, вмёсто доводьно угловатаго и непримиримаго большевика, изъ сибирскихъ степей и раздольевъ вернулся ярый оборонецъ, широко и синтетически воспринимающій русскую жизнь. О предвлахъ этого синтеза можно судить по ръчи на казачьемъ събздъ, одномъ изъ наиболье и явно реакціонномъ въ то время, гдъ Войтинскій выступиль съ прив'єтствіемъ отъ Исполнительнаго Комитета. Встрачень онь быль явно сухо и даже враждебно — лишь нъсколько хлопоковъ на периферіи. Но річь, какъ всегда талантливая и умёдая, проникнутая истиннымь духомъ терпимости и стремленіемъ найти общій языкъ — пробила ледъ, и его провожали оваціями. И это не было подделкой подъ аудиторію. Это было его органической позиціей. — Поразительнымъ онъ оказался на фронтъ. Я

не видаль человъка съ такой искренней и дъйственной любовью къ солдату — не къ отвлеченному «доблестному воинству», не къ арміи, какъ выраженію мощи государственнаго организма, а именно къ солдату, «отъ перваго генерала до последняго рядового».... Поэтому задача — сглаживать въ ней противоръчія — гдъ убъжденіемъ. гдв юморомъ и ироніей, гдв решительными мерами... Передъ последними онъ не останавливался. Но онъ понималь, гдв опасность: «Рота выразила недовёріе десяти министрамъ-капиталистамъ?... Чепуха, это меня не касается. Вотъ если бы они выразили недовъріе своему ротному командиру — тогда дёло было бы дёйствительно серьезнымъ»... Онъ върилъ въ солдатъ, даже слишкомъ, быть можетъ, иногда до ослепленія: «Въдь они такіе славные, всь эти солдаты ... Ихъ надо только убъдить не дълать глупостей.» И онъ умъль не только убъждать, но и вызывать энтузіазмъ. Но все же онъ зналь предёлы силы словъ и, будучи самъ исключительнымъ мастеромъ составлять резолюціи и воззванія, относился къ нимъ въ последнее время съ полнымъ неуваженіемъ:

— Зачъмъ они портять и загружають телеграфъ своими воззваніями изъ тыла?... Въчно то же самое: «Страна гибнеть», «Революція въ опасности», «большевики готовять ударъ въ спину»... Хоть бы ввели сокращенія, тогда самое длинное и патетическое воззваніе можно было бы передать тремя, четырьмя словами: «Страгиб, ревоп, увспинъ, Лидан», и ясно и коротко...

Къ опасности справа относился какъ къ дътскимъ бреднямъ. Но съ тревогой посматривалъ налъво, особенно въ тылу, и въ послъдніе дни своего комиссарства носился съ идеей какой-то карательной экспедиціи съ фронта въ тылъ. Ни разу ни одна мъра, ни одно слово не было направлено противъ команднаго состава, но не одинъ десятокъ большевиковъ былъ арестованъ по его почину и при его участіи.

Значительно меньшими фигурами были комиссары въ армін. Ходоровъ, комиссаръ 5-ой армін, соціаль-демократь, отличался, я бы скаваль, чисто полицейской энергіей и ретивостью въ усмиреніи арміи и подчиненіи ея командному составу. Полную противоположность ему составляль комиссарь 12-ой арміи, Дюбуа. Офицеръ, но извъстный партійный работникъ, мягкій, сентиментальный, онъ органически не быль способенъ на рёзкое действіе или крутую мёру. Уговорить, а то просто поговорить... И при томъ отъ имени комитета и вмёстё съ комитетомъ... Даже съ командующимъ арміей онъ принципіально ни разу не виделся безъ представителей комитета. Онъ органически не могъ воспринять роль представителя Правительства въ армін, а чувствоваль себя рядовымь партійнымь работникомъ въ Ригв, и вопросъ объ организаціи рижскихъ прачекъ интересоваль его не менье, чымь приведение въ порядокъ непокорной дивизіи. Въ концѣ концовъ, мы съ Войтинскимъ были вынуждены поставить ему ультиматумъ: или воспринять нашь образь действій, быть представителемъ Правительства, противополагая себя и командному составу и комитету, или отказаться отъ комиссарства. Это доставило ему искреннее огорченіе, но, посовътовавшись съ комитетомъ, онъ отказался сдълать то и другое. Я телеграфироваль въ министерство, прося назначить другого комиссара. Но сотрудники Савинкова въ министерствъ не нашли ничего лучшаго, какъ показать мою телеграмму членамъ Комитета

12-ой арміи, въроятно, надъясь на мирное разръшеніе вопроса. Но это вызвало лишь бурю негодованія противъ меня, а Дюбуа оставался вплоть до возстанія большевиковъ.

Въ Псковъ въ моемъ «управлени», какъ громко называлась единственная комната, гдъ работали всё мои сотрудники, главную роль игралъ Савицкій, молодой, энергичный и любящій самостоятельныя рішенія. Случайно Псковъ оказался затеряннымъ въ какой-то общественной организаціи поэтъ A . . . X . . . Онъ сталь заведывать литературно-агитаціоннымъ отделомъ. Между прочимъ, въ кругъ его обязанностей входило следить за большевистской литературой. Самъ плохо понимая, какъ это случилось, что онъ, свободный поэтъ, вдругь превратился въ цензора, онъ все же храбро вооружался краснымъ карандашомъ и съ гнъвными выкриками «Что эти м... м... пишуть!» отмъчаль наиболье ръзкіе выпады большевиковъ и писалъ доклады о закрытіи тёхъ или иныхъ газетъ, отводя душу изящными эпиграмами на сотрудниковъ комиссаріата.

По военно-техническимъ вопросамъ намъ консультировалъ полковникъ генер. штаба Ковалевскій, кажется, къ великому огорченію высшаго генералитета.

Командующимъ фронтомъ былъ Клембовскій. Несмотря на очень частыя встрѣчи съ нимъ, мое впечатлѣніе отъ него какое-то безцвѣтное. Мнѣ казалось, что слово: «формализмъ» исчерпывало его. Формально отдавалъ положенные часы управленію арміей. Формально, корректно посвящалъ меня во всѣ стороны управленія арміей, довольный, что есть на кого сваливать трудность политическихъ вопросовъ. Даже

когла — приблизительно разъ въ недвлю обрушивался ръзкими нападками на новые порядки въ арміи, я не могь уловить ни конкретнаго содержанія, ни даже искренняго негодованія, а тоже своеобразную, «подъ Деникина», форму исполненія генеральскаго долга передъ дъятелями революціи: я молча и терпъливо выслушиваль его до конца, и мы дружественно переходили къ очереднымъ двламъ, при чемъ я не помню меры, которую я предложиль бы, и съ которой онъ не согласился бы. — Онъ очень бользненно почувствоваль уходь Брусидова, съ которымъ онъ быль въ хорошихъ отношеніяхь, и чувствоваль, что его положеніе заколебалось съ назначениемъ Корнилова, котораго онъ, вероятно взаимно, не любилъ. Онъ, видимо, опасался, что его сменять. Но дело обошлось характернымъ эпизодомъ. Однажды, Клембовскій звонить ко мив и просить немедленно прівхать къ нему. Показываеть газету, кажется, «Новое Время», гдъ корреспондентъ изъ Ставки сообщаеть о томъ, что на мъсто Клембовскаго назначенъ ген. Лечицкій. Самъ Клембовскій объ этомъ ничего не зналъ. Положеніе было, конечно, чрезвычайно тягостное и въ военномъ дёлё, гдё нужна отчетливость и увъренность власти, - совершенно недопустимое. Я немедленно отправиль телеграмму въ - Ставку, прося выяснить дело, такъ какъ положеніе на фронть и подготовка нъмцевъ къ активнымъ операціямъ требовали увіренности въ командованіи. Хогя въ отвёть въ тоть же день Клембовскій получиль завіреніе, что онь остается командовать фронтомъ, но въ газетахъ опроверженія не появилось. Пользуясь моей поъздкой въ Петроградъ, куда долженъ быль пріъхать и Корниловъ, Клембовскій просить меня

выяснить вопрось до конца. Въ Петроградъ я выясниль, что хотя вопрось о назначения Лечицкаго поднимался, но снять съ очереди въ виду несогласія Керенскаго. Я тотчась отправился на военный телеграфъ и соединилъ себя съ кабинетомъ Главкоства. Къ моему величайшему изумленію, на мои слова: «У аппарата комиссарсывь Станкевичь», аппарать выстукаль въ отвътъ: «У аппарата генералъ Лечицкій»... Я вытаращиль глаза оть изумленія, решительно но зная, что делать. Однако аппарать застукаль нальше и выстукаль: «У аппарата генераль Клембовскій». Все-таки не понимая, въ чемъ ивло, и невольно воображая себв пвухъ генераловъ, оспаривающихъ другь у друга мъсто у аппарата, я сообщиль свои сведенія о прочности положенія ген. Клембовскаго. Впоследствіи мив самъ Клембовскій разсказаль, что новый телеграфисть, не знавшій еще его въ лицо и вычитавшій въ газетахъ о назначеніи Лечицкаго, ошибся именемъ.

Сознаніе непрочности своего положенія послъ «чистки», устроенной на фронтъ Гучковымъ, и при постоянныхъ сменахъ наверху было духовной атмосферой генералитета и, конечно, очень вредно отражалось на деле, отнимало у нихъ последніе остатки мужества и энергіи. Поэтому я проявляль исключительный консерватизмъ по отношенію къ командному составу, доказывая, что всякій новый, уже темь, что онъ новый, хуже стараго, и настаивая, что двло отнюдь не въ томъ, чтобы устранить плохихъ или недостаточно хорошихъ, а въ томъ, чтобы найти лучшихъ. Но гдв и какъ найти? Въдь вотъ какъ, напр., назначала сама Ставка, даже при Корниловъ, на такія отвътственныя должности, какъ командующаго арміей. Когда,

послв ухода Радко-Дмитріева, освободился постъ командующаго 12-ой арміей, Клембовскій сообщиль, что онь своего кандилата не имветь. Тогла Ставка запросила относительно Нарскаго: Клембовскій отвітиль, что Парскаго не знаеть и поэтому не возражаеть, и Парскій быль назначенъ. Какъ разъ въ это время Клембовскій быль вызвань въ Ставку на совъщаніе. Тамъ онъ спросиль Корнилова, кто такой Парскій. Корниловъ отвътилъ, что онъ тоже его не знаеть, что это кандидать Лукомскаго. Но и Лукомскій, оказалось, зналь о Парскомъ только одно, что солдаты его называють «батькой»... Керенскій о назначеніи и даже о существованік Парскаго узналь впервые оть меня, такъ какъ Корниловъ, въ отступление отъ всегдашней правтиви, тоже не сообщиль Правительству о предположенномъ назначении.

Поэтому я, естественно, очень тершимо относился къ вопросу о томъ, въ чьей компетенціи дежить назначеніе команднаго состава, но темъ ревностиве принялся за изучечěмъ Hie ero И зналь его лучше, бовскій, такъ апами в какъ возможность разъбзжать по арміямъ и видеть лично. главнокомандующій вынуждень быль оставаться въ Псковъ.

Чрезвычайно характерную фигуру представлять собой командующій 5-ой арміей Даниловъ. Генераль-квартирмейстеръ при царской Ставкв, онъ обладаль совершенно исключительнымъ тактомъ, котораго мнё не приходилось никогда видёть. Онъ быль единственный генераль, который, несмотря на революцію, остался, въ сущности, полнымъ хозяиномъ въ арміи, сумёвъ наладить такъ отношенія, что всё новыя учрежденія, и комиссаръ и комитеть, не ослабляли, а

дишь усиливали его власть — право, это было недурно имъть всегда въ полномъ своемъ распоряжении увлекательное и ръшительное слово Виленкина и неукротимую, яростную энергію Ходорова и десятковъ другихъ людей, безъ смущенія выходившихъ къ взбунтовавшимся массамъ и, въ случать неуспъха убъжденій, двигавшихъ свой, комитетскій броневой дивизіонъ... И онъ умъть пользоваться этими силами, съ полнымъ самообладаніемъ и увтренностью устраняя вст препятствія.

Весьма значительной фигурой быль генераль Болдыревъ. Онъ былъ профессоромъ Военной Академіи, выдвинулся во время войны и теперь командоваль 43-ымъ корпусомъ. Этотъ корпусъ синтался однимъ изъ самыхъ большевистскихъ гивадь, откуда вышла «Окопная Правда», гдв орудовалъ капитанъ Сиверсъ. Но генералъ Болдыревъ, повидимому, воспринялъ это какъ своего рода «боевую обстановку» и оталъ искать метода ръшить проблему, не ограничиваясь ворчаніемъ и негодованіемъ, что жизнь идеть не по уставамъ. и не по учебникамъ. И ему удавалось достигать: изумительныхъ результатовъ, такъ что онъ въ корпусв чувствоваль себя полнымь хозяиномъ, добиваясь своего не столько дипломатичностью, какъ генералъ Даниловъ, но смёлостью и энергіей. Онъ умёдь требовать и умёдь подтягивать, но не во имя старыхъ привычекъ, а воимя дёла. Это чувствовалось всёми, и солдаты говорили со «своимъ» командиромъ, стоя на вытяжку, забывая о всякихъ деклараціяхъ правъ солдать. Сперва Болдыреву не удавалось налалить отношенія съ армейскимъ комитетомъ, который, когда я въ первый разъ жхалъ въ корпусъ Болдырева, предупреждалъ меня, что Болдырева нало убрать. Но я вернулся подъ совершенно инымъ впечатлъніемъ. Впослъдствіи и комитетъ научился цънить негнущихся генераловъ, и тогда Болдыревъ сталъ любимцемъ арміи.

Противоположнымъ типомъ былъ Новицкій, б. помощникъ военнаго министра Гучкова, теперь командиръ 2-го сибирскаго корпуса. При громадной ръшимости и волъ, онъ чувствовалъ себя слишкомъ чужеродно въ новыхъ условіяхъ, чтобы не только упрямо и безполезно возражать, но и справляться съ ними. «Терплю, но духомъ не пріемлю» — вотъ все, что чувствовалось отъ его «застегнутой» фигуры.

Въ одинъ изъ первыхъ дней послъ моего прівзда въ Псковъ я какъ-то утромъ засталь у себя генерала, который терпъливо ожидаль меня. Оказалось, это быль Бончь-Бруевичь, бывшій начальникъ штаба фронта при Рузскомъ, теперь несшій обязанности начальника гарнизона. Онъ очень не понравился мнв своей показной деловитостью, торопливостью, своими словечками противъ командующаго фронтомъ, какимъ-то извиваніемъ. Но онъ пользовался большими симпатіями среди псковскаго совёта, гдё высиживаль многіе часы. Какъ ни непріятна его личность, все же, несомнённо, онъ умель найти способъ дъйствія, который даваль возможность поддерживать порядокъ въ Искове и направлять въ эту сторону и псковскій совіть. Это быль одинъ изъ тёхъ генераловъ, которые рёшили плыть по теченію. Того, что Ланиловь достигалъ серьезной и умной дипломатичностью, чего Болдыревъ достигаль смелостью и твердостью карактера, онъ достигалъ гибкостью, покладистостью и изворотливостью.

Повздками въ корпуса, куда собирались всъ начальники дивизій и представители комитетовъ, и познакомился со всъмъ высшимъ команднымъ

составомъ, со многими былъ въ перепискъ. Большинство начальниковъ дивизій производили впечататніе крайней безцвътности и растерянности.

Конечно, не малыхъ трудовъ стоило намъ найти соответствующій тонь вы работе сы разношерстнымъ команднымъ составомъ, гдв къ каждому приходилось подходить не «по уставу», а по душв, гдв почти каждый, безъ исключенія. вначаль лишь настораживался при приближения представителя «революціонной власти». Но ми'в кажется, что въ результатв на насъ смотрвли не какъ на противниковъ и даже не какъ на чужихъ, а какъ на союзниковъ въ общемъ пълъ. Быть можеть, мой консерватизмъ, который я проявляль согласно директивамь Керенскаго, играль тоже опредъленную роль: за все время пребыванія на фронтв, гдв требованія сміщенія и назначеній сыпались каждый день, и не только отъ комитетовъ, но и отъ самихъ представитедей команднаго состава, я настояль на удаленіи только одного генерала, начальника этапно-ховяйственной части въ 12-ой арміи, за его совершенно нельпое и ненужное, просто «ругательское» отношение къ комитету. И еще одно вмъшательство: когда командующій 12-ой арміей хотыль назначить Вязьмитинова командиромъ корпуса, онъ колебался, такъ какъ Вязьмитиновъ еще не числился въ кандидатскомъ спискъ, и были сомненія, «пропустить» ли его Ставка. Я, ръшительными телеграммами въ Петроградъ и въ Ставку, добился устраненія этого препятствія...

### 2. Солдатская масса.

Главныя трудности были, конечно, не съ команднымъ составомъ, а съ солдатской массой.

Для того, чтобы судить о настроеніяхъ массъ, необходимо прежде всего ясно помнить всю чрезвычайность и необычность того явленія, которое представляла собой наша армія, даже если оцінивать въ масштабі міровой исторіи.

Изъ мрака старой дисциплины, механизированія и безпрекословнаго подчиненія армія, по количеству разъ въ 15 превосходящая полчища Аттилы, сразу перешла въ иной міръ. Она была ослѣплена открывшимися передъ ней возможностями, оглушена потокомъ непонятныхъ, странныхъ, но наводящихъ на большія и неожиданныя думы лозунговъ, программъ, воззваній, рѣчей, раздававшихся повсюду.

А у солдата, въ сущности, нътъ будничнаго дъла. Нътъ заботы о семъв, о хлъбв насущномъ, нътъ повседневныхъ мелочей и вопросовъ. Даже землю онъ видитъ или изрытой окопами и воронками, или окутанной колючей проволокой. У него много духовныхъ досуговъ, которые заполняются только думами. И думами такими яркими, страшными и непримиримыми. О свободъ и смерти.

Онъ свободенъ — такъ говорять всѣ, да и весь укладъ арміи, такой новый и необычный, подтверждаеть это. Но онъ все же долженъ итти умирать и убивать — такъ тоже говорять всѣ, даже тѣ комитеты, которые имъ избраны, даже тѣ делегаты, которыхъ онъ послалъ на съѣзды. Но зачѣмъ умирать и убивать? Для государства, которое ему всегда до сихъ поръ рисовалось, какъ зло, какъ принужденіе платить подати, итти въ солдаты, и творческую роль котораго онъ въ своей грязной хижинѣ и не чувствовалъ и не понималъ никогда. За землю и волю? Но какая связь между защитой Риги или взятіемъ Львова и вемлей сосѣдняго помѣщика въ Саратовской



губерніи? А при томъ онъ, быть можеть, не хочеть ни умирать, ни убивать за эти земныя блага.

Конечно, масса не отчеканивала такъ отчетливо вти мысли. Онъ лишь носились надъ ней въ видъ туманныхъ настроеній и проявлялись въ видъ пассивнаго неповиновенія власти и приказамъ. И тутъ убъжденіе не могло дъйствовать. Нуженъ былъ приказъ и принужденіе. А для этого нужна была ръшимость приказывать и возможность принуждать.

И обстановка сложилась какъ разъ такъ, что эта решимость и возможность были.

Прежде всего имѣло большое значеніе успѣшное подавленіе іюльскаго возстанія большевиковъ.

Лично я видёль только начальный и конечный моменты возстанія. З-го іюля я быль въ Исполнительномъ Комитетъ. Обсуждался снова вопросъ «объ организаціи власти», въ связи съ выходомъ изъ состава Правительства кадетъ. Во время засёданія стали, какъ въ памятные апрёльскіе дни, поступать сведенія о томъ, что на ваводахъ идутъ митинги, что первый пулеметный и нъкоторые другіе полки выступили съ оружіемъ на улицу, что всюду раздаются лозунги: «Вся власть Совътамъ»... На засъдании присутствовали большевики — Каменевъ и др. Тъ имъли вилъ, какъ булто искренне не нонимають, въ чемъ дело. Выбрали делегацію для поъздки въ полки и убъжденія вернуться въ кавармы. Въ составъ делегаціи согласились войти и большевики, но въ последній моменть отказались вхать, что разстроило всю посылку делегатовъ.

Въ тотъ же вечеръ я, не подозрѣвая еще о значени движенія, выѣхалъ въ Исковъ. Но тамъ на другой день я узналъ, что движеніе

приняло крайне грозный характеръ, что 4-го іюля массы вооруженныхъ рабочихъ и солдать ваполнили улицы Петрограда, фактически овладъли Таврическимъ Дворцомъ, и что подъ ловунгами «Вся власть Советамъ» шло форменное возстание большевиковъ противъ тогдашняго большинства совътовъ, составленнаго изъ оборонческихъ партій. Петроградскій штабъ требоваль помощи съ фронта. Я немедленно разослаль во всв арміи и фронты предложеніе обсудить меры о помощи Правительству. Самъ же решиль выёхать въ Петроградъ съ первымъ направляющимся туда эшелономъ — съ самокатчиками и отрядомь 1-ой кавалерійской дивизіи. Мы прибыли въ Петроградъ рано утромъ 6 іюля, когда движение уже было ликвидировано, повидимому, неопределенностью настроенія большинства гарнизона, который, подъ вліяніемъ слуховъ, что съ фронта идутъ войска, сталъ возвращаться въ казарму подъ команду офицеровъ. Вокзалъ и улицы были въ рукахъ правительственныхъ войскъ, которыя щеголяли выправкой и дисциплиной. Оставалось ликвидировать лишь главную квартиру большевиковъ — домъ Кшесинской. Но и для этого уже было достаточно силь: на Дворцовой площади я засталь уже собранный отрядъ изъ разныхъ частей, и въ 9 часовъ утра домъ Кшесинской быль занять безь мальйшаго сопротивленія: большевики покинули его благовременно.

Эта, по существу, почти безкровная побъда надъ большевиками имъла громадное значеніе для подъема авторитета власти въ тылу и на фронтъ. Казавшаяся всъмъ загадочной послъдовательность событій въ видъ прорыва нашего фронта у Тарнополя служила новымъ доказательствомъ необходимости ръшительныхъ мъръ для

укрѣпленія авторитета и силы власти. Появившаяся въ Петроградѣ рѣшительная фигура Савинкова, въ видѣ Управляющаго Военнымъ Министерствомъ, убѣждала въ готовности Правительства бороться за свои прерогативы. А военнореволюціонные суды устраняли послѣднія сомнѣнія въ этомъ.

Масса какъ-то притихла, пригнулась въ испугъ. Даже большевики стали «покладистъе». Дъло дошло до того, что въ Ригъ они, прижатые Войтинскимъ, дали подписи подъ воззваніемъ, призывающимъ армію подчиниться командному составу и изгнать изъ себя дезорганизаторскіе элементы, что лишало ихъ возможности возражать противъ той «чистки» арміи, которая нами стала планомърно проводиться.

Однако, не все шло вполив гладко.

Прежде всего, ръзкій повороть въ сторону сильной власти встрѣчалъ нѣкоторое противоявиствіе въ комитетахъ, особенно въ 12-ой армін, гав не было хозяйской руки въ роль ген. Данилова. Новыя слова были слишкомъ необычны иля комитетчиковъ, привыкшихъ къ благодушной фразеологіи первыхъ дней революціи о сознательной дисциплинъ и пр. Разношерстный, подчасъ до истерики пылкій «Искосоль 12», какъ сокращено назывался исполнительный комитеть солдатскихъ депутатовъ двенадцатой арміи, щетинился каждый разъ, какъ только намъ приходилось дёлать рёшительные шаги. Правда, не было случая, чтобы намъ не удавалось убъдить комитетъ, при чемъ иногда поворотъ мнѣній быль ровно на 180°... Помню случай, какъ комитеть устроиль намь съ Войтинскимь очную ставку съ представителями большевистскихъ организацій по поводу закрытія газеты «Окопная

Правда». Большевики, при видимомъ сочувствін президіума комитета, стали доказывать, что «Окопная Правда» въ последнее время ведеть себя умеренно и заслуживаеть пощады. Я взяль принесенные «образцовые» номера «Правды» и. прочтя несколько выдержекъ изъ напечатанныхъ тамъ резолюцій, заявиль, что вопрось можеть итти не о разръшеніи изданія «Окопной Правды», а только о привлечении ея издателей къ военно-революціонному суду за дезорганизаторскіе призывы. Не менже ржию высказался Войтинскій, еще им'вишій славу почти большевика. И къ концу засъданія весь президіумъ — Кучинъ, Харашъ и др. — оказался на нашей сторонъ. Но такія убъжденія требовали времени, подчасъ уступки и компромисса. До разрыва двло не доходило, но все время была натянутость, и Комитеть нъсколько разъ выносиль революціи о необходимости моего удаленія съ фронта за недостаточное уважение къ представительнымъ учрежденіямъ въ арміи. Но каждый разъ резолюція оставалась подъ сукномъ. Быть можеть потому, что при первомъ посъщении комитета я заявиль, что буду действовать въ арміи, считаясь только съ директивами Правительства, но, вмёстё съ тёмъ, сочту для себя невозможнымъ остаться на фронтв, если комитеть заявить, что не довёряеть мив.

Но не только комитеть, самъ командный составь, сбитый съ толку революціей, не зналь, какъ подойти къ этой твердой власти, о которой столько говорилось въ тылу. Керенскій еще при мні рішиль закрыть «Окопную Правду» и послаль объ этомъ телеграмму въ 12-ую армію. Но оказалось, что «Окопная Правда» все продолжала выходить. Клембовскій сообщиль мні, что въ 12-ой арміи не знають, какъ подступить къ ділу,

и просиль меня самого завхать и уладить это двло. Къ моему прівзду въ Ригу у начальника штаба собрадся весь штабной генералитеть, начальникъ гарнизона, комендантъ. Всъмъ представлялось рашительно невозможнымь проведеніе приказа въ жизнь, такъ какъ это вызоветь безпорядки, бунты и пр. Мив пришлось упростить вопрось; не вдаваясь въ прогнозы относительно будущаго, я просто обратиль вниманіе, что приказъ, вызванный самыми въскими соображеніями, данъ, и, значить, его нужно немедленно выполнить. Иля команднаго состава такая постановка вопроса оказалась наиболее убедительной, и, действительно, на другой день «Окопная Правда» была закрыта, безъ всякихъ эксцессовъ и недоразумъній. Правда, большевики жаловались на недостаточно корректное къ нимъ отношение и пытались найти защиту во мнв... Но послъ оставили и эту надежду. Правда, они стали вскоръ издавать новую газету: «Окопный Набать», но чрезвычайно сдержанно и бледно даже... Но и туть не обощнось безъ недоразумъній. Во второй прівздъ въ Ригу я нарочно вавернуль въ редакцію «Оконнаго Набата» и купиль несколько комплектовь для ознакомленія. Въ штабъ уже начальникъ штаба съ таинственнымъ видомъ сталъ мнв разсказывать, что, по сведеніямь его агентуры, большевики вместо «Окопной Правды», издають «Окопный Набать» и что онъ надвется вскорв получить номера этой газеты. Право, безъ особеннаго чувства торжества я показаль ему мои только что открыто купленные пять номеровъ...

Но особенно трудно было принимать болъе ръшительныя мъры — технически называвшінся тогда нами «чисткой» арміи. Чуть ли не въ каждой дивизіи быль свой большевикь, съ именемъ, болъе извъстнымъ въ арміи, чъмъ имя начальника дивизіи.

Такъ какъ было ясно, что безъ ихъ удаленія нельзя справиться съ разложеніемъ армін; то мы постепенно убирали одну знаменитость за другой. Но мёры къ аресту должно было естественно принимать само начальство — въдь оно распоряжалось военными силами. Такіе генералы, какъ Болдыревъ, мало смущались такими запачами. Знаменитый капитанъ Сиверсъ, гремівшій оть балтійскаго моря до Карпатъ, арестованъ изумительно Jerro: быль подъ какимъ-то пердлогомъ приланъ казъ явиться въ штабъ: тамъ его усадили на автомобиль и увезли въ тюрьму. Но въ одной изъ дивизій 6-го сибирскаго корпуса картина получилась иная. Начальникъ дививіи не приняль никакихь мёрь предосторожности и, не подготовивъ надежной силы, даль приказъ объ ареств. Вся рота, въ которой находился большевикъ, возмутилась и решительно заявила, что не выдасть «своего», и у начальника дивизіи не оказалось подъ руками силь для принужденія. На другой день были приготовлены силы противъ роты, и приказъ былъ повторенъ. Но конфликть уже охватиль весь полкъ, и къ одной ротъ присоединились другія. Пришлось на третій день наряжать экспедицію изъ всёхъ трехъ родовъ оружія. Но въ то время, какъ части карательнаго отряда безнадежно путались и не явились во время, на помощь бунтовщикамъ явилась вся дивизія. Только благодаря вившательству Войтинскаго удалось найти что-то въ родъ выхода изъ положенія. Убъдившись, что карательный отрядь не можеть оказать никакой пользы, онъ отправился къ ротв на переговоры и, несмотря на страшное возбуждение солдать.

добился того, что арестованный быль отправлень въ штабъ дивизіи... Но рота, въ свою очередь, настояла на томъ, что она будетъ тоже находиться при штабъ. Такимъ образомъ, если принять во вниманіе, что охрана штаба состояла изъ 8 человъкъ, оказалось, что не столько начальникъ дивизіи арестоваль большевика, сколько большевикъ арестовалъ начальника дивизін. — Все это было настолько скандально, что Клембовскій просиль меня повхать въ Ригу и посмотреть, что тамъ творится. Я попалъ на васъдание командующаго армией, начальника дивизіи и комиссара арміи. Я настаиваль на немедленномъ уводъ всей дивизіи съ фронта и строжайшаго наказанія виновныхъ. Но генераль Парскій твердо заявиль, что онь считаеть это только непріятнымъ инцидентомъ, не колеблюшимъ боеспособность дивизіи, которая можетъ остаться на фронтъ. Я такъ же опредъленно заявиль, что признаю полный пріоритеть его мивнія. — Помию, окна квартиры выходили на площадь съ готическимъ соборомъ. И, смущенно, удивленно уходя отъ командующаго арміей, я говорилъ Войтинскому, что впервые почувствоваль, насколько острыя, напряженныя линіи готики чужды русскому духу.

Аресты отдёльных большевиковь не разръшали однако вопроса. «Преступность» носилась въ воздухъ, ея контуры не были отчетливыми, потому что ею была заражена вся масса.

Преобладающимъ типомъ преступности были массовыя преступленія, когда цёлыя роты, батальоны, полки и даже дивизіи отказывались исполнять приказъ — чаще всего о выступленіи на позиціи. Въ такихъ случаяхъ, если убё-

жденія не помогади, приходилось окружать части и расформировывать ихъ. Впервые такое расформирование было примънено на румынскомъ Фронтъ, потомъ широко примънялось Савинковымъ и его помощниками. Ходоровымъ и другими комиссарами. Разоруженные солдаты арестовывались и отволились въ тыль. Сперва такое навазаніе, при неопределенности судьбы арестованныхъ, производило хорошее впечатлъніе. Но когла выяснилось и стало общемзвёстнымъ, что арестованные мирно содержатся въ тылу, ничего но делая, при чемъ ихъ сульба более тревожитъ начальство, чёмь ихъ самихъ, то расформированіе, само по себъ, стало скоръе поощреніемъ, чёмъ наказаніемъ. Я предложиль Клембовскому организовать спеціальные «воспитательные» батальоны для этихъ солдать съ очень суровымъ режимомъ и съ переводомъ въ лучшее положеніе по мёрё «исправленія». Клембовскій отнесся очень сочувственно, но сказаль, что самь не можеть ввести ихъ, такъ какъ его полномочія недостаточны для того, чтобы измёнять правовое положение цълыхъ категорій солдать. Я послаль тогда доклады въ Петроградъ и Ставку. Изъ Ставки получиль отвёть, что Корниловъ отнесся сочувственно въ моей идев, и соответствующій прикавь вырабатывается. Но онь не быль издань до конца.

Военно-революціонные суды, дётище Савинкова, несомнённо, сыграли свою роль. Солдатчина сразу почувствовала, что съ нею перестаютъ шутить.

Но были и трудности въ примъненіи этихъ, грозящихъ смертью судовъ. Прежде всего, было явно несправедливымъ, что нослъ отмъны смерт-

ной казни въ тылу — она вводилась на фронтв, котя на фронтв жизнь и такъ была тяжка и полна самопожертвованій, а главные удары Правительству и главная опасность анархіи и разрухи исходили какъ разъ изъ тыла. Кромв того вопросъ о строгой, безоглядочно-суровой карв въ арміи быль прость, пока армія была въ тискахъ дисциплины, пока всёмъ была ясна черта, переходъ которой грозилъ тягчайшими взысканіями. Но теперь внё этой черты было или, во всякомъ случав уже побывало, быть можеть, три четверти арміи. Какъ тутъ выбрать, кто долженъ пасть жертвой?

Къ этому присоединялись трудности бытового и психологическаго характера. Вотъ, для

поясненія, случай изъ жизни.

Я на фронтъ въ расположения 109-ой дивизіи. Перель батальономь наиболье большевистскаго Новоладожскаго полка произношу ръчь. Беру нарочно резкія слова и резкія противоположенія. «Туть возражають противь смертной казни, противъ военно-революціонныхъ судовъ... Пусть — это грёхъ, но мы всё понимаемъ, что Правительство не могло сдълать иначе, и если изъза безпорядковъ въ арміи погибаетъ страна, то мы должны вмёстё съ нимъ взять этотъ грёхъ на свою душу.» И я сталь перечислять предусматриваемыя положеніемъ о военно-революціонныхъ судахъ преступленія и доказываль необходимость суровой, безоглядной борьбы съ ними. Въ томъ числъ съ братаніемъ, которое одно время пустило кръпкіе корни въ быть арміи. — Послѣ рѣчи комическій инпидентъ. Началъ говорить генераль Болдыревъ. Положивъ руку на плечо одного солдата, онъ началъ такъ: «Во время речи комиссара я глядель на этого солдата и видель, какъ онъ, весь въ волненіи дрожалъ»... — «Никакъ нътъ, ваше превосходительство, у меня ноги слабыя. Три раза подавался на комиссію, все не освобождаютъ»...

Непосредственно послѣ бесъды съ этимъ батальономъ меня повели въ передовые окопы. Большевистскій комитеть хотвль показать, что несеть образново службу. тверждали всв офицеры. Вышли въ первую линію. Прошли къ переловой заставъ, значительно выдвинутой впередъ. По дорогѣ показывали свъжіе следы снарядовъ противника: «Сегодня насъ обстредиваль... Недоволенъ нами»... Вышли въ самой заставъ - тихо, нагибаясь, такъ какъ противникъ былъ въ тридцати шагахъ отъ заставы. Вотъ мы около нашего часо-Кругомъ тишина, клонится къ вечеру. Нашъ молоденькій солдатикъ стоить во весь рость по поясь надъ брустверомъ съ винтовкой въ рукахъ и молча, сосредоточенно, почти не замвчая нашего прихода, смотрить въ сторону противника, словно боясь упустить малъйшее движеніе. А тамъ — такой же молодой нъмецкій солдать въ каскв, съ ружьемъ, стоить прислонившись къ дереву и съ твиъ же вниманіемъ смотрить на русскаго солдата. Онь такъ близко - что всь черты лица видны. Офицеры, сопровождавшіе меня, сняли шапку и предложили мнъ сделать то же, такъ какъ противникъ можетъ открыть огонь, если заметить несколько кардъ. Я снимаю фуражку... Нъмецкій солдать, очевидно, поняль это, какъ приветствіе, тоже снимаетъ каску и дружелюбно, привътливо раскланивается. «Васъ надо предать военно-революціонному суду», шутить члень комитета, «вы выдь уже братались»...

Потому неудивительно, что говорить о смертной казни мы могли очень много, но въ

насъ не было ръщимости переводить слова въ дело. Вотъ, напр., случай применения закона. Солдать датышъ вышель изъ окопа впередъ это было на болотистомъ участив подъ Ригой собирать ягоды. Встретиль немцевь и разболтался съ ними. Въ результатъ — обстрълъ штаба полка. Военно-революціонный судъ приговориль къ смертной казни. Комиссаръ арміи не рѣшается утвердить приговоръ, и дело пересылается въ штабъ фронта, гдв решение зависитъ отъ единодушія Главнокомандующаго и моего. Мы бевъ споровъ решаемъ: помиловать. — Мы ведь хорошо знаемъ, что это бытовое явленіе, что влого умысла здёсь не было. И дёло отнюдь не въ нашей слабохарактерности. Филоненко, одинъ изъ иниціаторовъ введенія смертной казни, самъ не утвердилъ единственнаго приговора, который дошель до него. Ходоровь быль сторониикомъ введенія смертной казни сразу послів наступленія 10-го іюля, но я не увъренъ, было ли имъ использовано право преданія военнореволюціоннымъ судамъ, несмотря на то, что, несомивнио, было желаніе сдвлать это. Ходили вакіе-то темные слухи, что нісколько человівкь въ 5-ой арміи было разстрівляно. Но эти сдужи были окружены легендами о томъ, что трупы были вырыты солдатами и пр. Поэтому всв старались замять, замолчать дёло. И я не знаю ни одного случая примъненія военно-революціонныхъ судовъ, который бы окончился примъненіемъ смертной казни. Какъ трудно было выбрать кого-либо изъ перешедшихъ черту, такъ трудно было найти лицъ, готовыхъ при этихъ условіяхъ принять на себя санкцію смерти реальнаго человъка. И было большимъ вопросомъ. легво ли было найти исполнителей.

Серьезныйшей трудностью въ работы въ ар-

міи было отсутствіе въ ней офицеровъ. Я настаиваю именно на словъ — отсутствіе. ясно осязали пустое м'всто, тамъ, гдв долженъ быль находиться офицерь. Уже до революціи офицерство чрезвычайно слабо справлялось съ военно-технической стороной дела. И неудивительно: школы прапорщиковъ давали такъ мало свёдёній вообще и нужныхъ для войны свёдёній въ частности, что офицеры сознавали, а солдаты не могли не чувствовать недостатокъ спеціальныхъ свёдёній. Но кадровое офицерство растерялось уже до революціи въ совершенно необычныхъ условіяхъ войны: еще въ 1917 году я слышаль утверждение штабъ-офицеровъ. что мы проигрываемъ войну оттого, что «влѣзли» въ окопы, «отказадись» отъ маневреннаго боя... После революціи темъ же офицерамъ пришлось дъйствовать въ условіяхъ, гдъ формалистика совершенно отпала, гдв нельзя было съ папироской отойти въ сторону и предоставить всю фактическую работу унтеръ-офицерамъ, гдв всю полезность работы надо было понимать самому и каждый мигь давать понять обучаемымь. Формализмъ, поддерживающій авторитеть офицерства, налъ, и офицерство сразу почувствовало себя приниженнымъ, потерявшимъ ту значительмую часть авторитета «техническаго руководителя», которая поддерживалась искусственно.

А туть новыя требованія. Нахлынули вопросы о партіяхь, о программахь, о соціальныхь вопросахь. Куча новыхь вопросовь, о которыхь офицерь вообще понятія не имъть, или имъть настолько малое, что едва хватало на свою потребу, но завъдомо было недостаточно, чтобы передавать другимь: въ нашемь батальонъ, когда кликнули кличь о лекторахь для солдать на соціально-научныя темы, отозвался только одинъ лекторъ съ темой «О звукъ»... Но солдатъ не понимаетъ, почему офицеръ молчитъ, и думаетъ, что офицеръ скрываетъ то, что знаетъ, какъ скрывалъ раньше — въдь офицеры говорятъ теперь, что они были тогда за свободу. И часто самому офицеру приходилось проситъ солдатъ дать прочитатъ тъ книжки, которыя выписывалъ полковой комитетъ для ознакомленія съ новыми нахлынувшими вопросами.

И еще одно, существеннъйшее обстоятельство. Революція выдвинула пълый рягь соціальныхъ моментовъ. Революція явилась въ армію съ лозунгомъ: «за землю и волю». Я не знаю, насколько это было правильно и ивлесообразно и убъдительно для крестьянина, когда его во имя земли сосъдняго помъщика звали умирать на колючей проволокъ подъ Бржезанами. Но это было явно не убъдительно для офицерства, напр. гвардейскаго корпуса, гдв представлена была наша земельная аристократія. Обращаться къ нимъ съ этимъ лозунгомъ — значило требовать жертвъ для того, чтобы въ награду у нихъ же землю отняли... Да и для техъ, кто не связанъ съ землей, революція явилась съ цълымъ рядомъ мелкихъ, но досадныхъ житейскихъ ваботъ. Дома семья, а жизнь все тяжелъе. Жалованья и такъ не хватало, а тутъ цены на все растуть. Убрали денщиковъ... Ограниченіе въ пользовании пайкомъ изъ интендантскихъ запасовъ... Повсюду комитеты, комиссары... Новыя слова...

Конечно, рядовое офицерство не склонно было дёлать изъ этого какіе-нибудь практическіе выводы противъ революціи. Но, во всякомъ случать новые лозунги и порядки не могли подвинуть его на рёшимость новыхъ и болте тяжкихъ жертвъ. «Уйдемъ въ сторону, намъ-то изъ-

ва чего волноваться?» — Уже до революція меня часто поражаль формализмъ въ отношении къ дълу, и казалось, что только боязнь дисциплинарной власти поддерживаеть напряженность въ офицерствъ. Тутъ же революція и даже пресловутая декларація правъ солдата открывала большой просторъ всяческому «ловченію». И офицеры «гуляють по пляжу», по цёлымь недёлямь не показываясь въ роты. Даже сами солдаты почувствовали неуютность такого положенія, и мив неоднократно присылали резолюціи роть, иногда повторныя, съ требованіемъ, чтобы офицеры являлись на занятія. Но часто тв офицеры, которые по исключенію работали въ новыхъ учрежденіяхъ, комитетахъ и коммисіяхъ, удивляли насъ больше, чъмъ тъ, которые не являлись въ роты, несмотря на требованія солдать, ибо на второй день работы начинали разговоры о производствъ въ слъдующій чинъ... Но и такихъ исключеній въ началь было очень немного. Офиперство «ушло» отъ войны не менте, чтмъ солдаты... Поэтому оставалась не армія, а толпа. вивсто офицеровъ — большевистскіе агитаторы.

Лишь въ послёднее время наблюдался небольшой повороть. Въ ротахъ, полкахъ и дивизіяхъ выдвигались новые офицеры, дёйствительные руководители солдатъ. Начиналось сближеніе часто съ совершенно неожиданной стороны: съ чтенія газеты «ротой», съ организаціи развлеченій, спортивныхъ игръ. Научились пользоваться новыми порядками и учрежденіями съ выгодой для дёла и безъ всякаго ущерба для себя. Повыписали себъ библіотеки. Но дёло все же шло очень медленно, и офицерскій вопросъ оставался сложнымъ до послёднихъ дней. Всв эти трудности — съ команднымъ составомъ, съ офицерствомъ и солдатской массой — увеличивались чрезвычайно печальнымъ состояніемъ военной техники.

Если армію еще можно было заставить стоять на фронтв и сражаться, то только при условіи, чтобы солдатская масса чувствовала, что ее не ведуть на убой, что ея силы и жизнь использованы правильно, а не растрачены безъ счета и отвёта. Но въ арміи была неискоренимая привычка, завёщанная старымъ строемъ: считать винтовки, патроны, но не солдать. Солдать долженъ только повиноваться, а жить онъ можетъ и въ грязныхъ ямахъ, прикрытыхъ вётвями деревьевъ, наступать онъ можетъ, наваливаясь массой и затопляя своей кровью, задавливая тёлами всю хитрость нёмецкой военной тактики, всё выдумки нёмецкихъ инженеровъ.

При объвздв корпусовъ я, помимо политическихъ вопросовъ, всегда выдвигалъ вопросы техническіе. И мой скептицизмъ по отношенію къ командному составу только возрасталъ. Ученіе, гдв производилось, — шло формально, по старымъ уставамъ, уже безнадежно устарвшимъ до войны и теперь не отвъчающимъ ни духу, ни чрезвычайному своеобразію жизни на фронтъ. Часто я не могъ не видъть, что такія занятія были только тратой времени, только просто испытаніемъ на терпъливость и повиновеніе солдатъ.. Весь строй военнаго дъла не двигался впередъ, не совершенствовался, но, наоборотъ, регрессировалъ. Раньше командный составъ, въ случат неудачи, чаще всего прибъгалъ къ обвиненію еврейскихъ шпіоновъ... Теперь обвинять прямо только евреевъ нельзя было, но зато сколько угодно можно было валить вину на общій духъ арміи, на свободу, на революцію, на Правитель-

ство... Чего же безпоконться? Номню, какъ-те спросиль я одного начальника дивизіи, внакомъ ли ему изданный Ставкой еще до революціи разборъ и описаніе последняго нашего вимняго наступленія подъ Ригой, въ которомъ онъ участвоваль самь со своей дивизіей. Но начальникь дивизіи даже не зналь о существованіи этого разбора, котя онъ уже давно быль разосланъ во всё штабы, и хотя этоть разборь указываль на весьма существенные пробылы въ организаціи наступленія, которые, по мнінію Ставки, объяснили всв неудачи наступленія. Очевидно, что, если бы начальнику дивизіи пришлось еще разъ готовиться въ наступленію, онъ повториль бы всё прежнія ошибки или даже сділаль ихъ больше, ибо теперь онъ зналъ, что и Ставка не станетъ ни разбирать ни описывать — въдь причины неудачь казались всемь общепонятными.

Я имель возможность осмотреть подробно. вмёстё съ генераломъ Черемисовымъ, громадныя фортификаціонныя работы подъ Ревелемъ, продолжавшіяся съ начала войны и имъвшія вадачей ващиту города съ суши. Несмотря на чудовищныя средства, затраченныя на эти постройки. и громадное количество произведенной работы, Ревель, къ моменту нашего посъщенія, не имъль нивакой защиты съ суши, такъ какъ, по единодушному отзыву всёхъ офицеровъ, начиная съ Черемисова и кончая самимъ строителемъ позиціи, пъхота не могла бы даже расположиться въ этихъ укръпленіяхъ, не то что сражаться въ нихъ: въ лучшемъ случав, она могла просто уйти въ громадныя подземныя, вырубленныя въ скалахъ галлереи, не имъя возможности сдълать хотя бы одинъ выстръль въ сторону противника. Мы были буквально поражены всёмъ виденнымъ бюрократически-уставнымъ долбленіемъ земли и

камня, тымъ болые, что уже имылись свыдыния, что противникъ подготовляетъ какія-то операціи въ Балтійскомъ моры. Говорять, постройки въ Финляндіи были еще чудовищные и нелыпые.

Я, какъ могъ, постоянно и повсемъстно обращалъ внимание на эту сторону дъла. Даже написаль небольшой докладь о методахь обученія армін въ современныхъ условіяхъ, съ пѣлымъ рядомъ техническихъ указаній. Но Ставка отмалчивалась отъ моихъ писемъ и докладовъ. Тогда я выбраль совершенно исключительную форму препроводительнаго письма, ръжущую слухъ, привыкшій къ закругленнымъ фразамъ канцелярскаго слога, — но я получиль только выговоръ отъ Филоненко за эту форму. Нъсколько успъшнъе были мои домогательства въ Петроградъ, гдъ мнъ было разръшено опубликовать мои соображенія объ обученіи. Я сталь привлекать молодыхъ офицеровъ къ технической работв и мечталь уже о военно-техническихь реформахъ на фронтъ, соотвътствующихъ новымъ политическимъ условіямъ и техническимъ требованіямъ современной войны. Но, по тогдашнимъ условіямъ и настроеніямъ, это было если не донкихотизмомъ, то, во всякомъ случав, сизифовой работой.

Все же, когда мы подводили итоги всёмъ трудностямъ, возможностямъ и результатамъ, намъ тогда казалось: дёло не было безнадежнымъ. Вёдь въ 5-ой арміи ген. Даниловъ квалился, что у него не армія, а военный университетъ: все работало, училось, просвёщалось, не только въ ироническомъ, но и въ правильномъ смыслё, такъ какъ весь лучшій и культурный элементъ арміи былъ двинутъ въ дёло. Спеціальные военные курсы по разнымъ отраслямъ; строевыя занятія, и тѣ уже въ большинствъ

дивизій шли, по утвержденію команднаго состава, не хуже, чъмъ въ дореволюціонное время. — Хуже было въ 12-ой арміи, но и тамъ дело шло на поправку, и Парскій, со своеобразнымъ спокойствіемъ, завърялъ, что армія «выльчится»... Конечно, армія не могла еще думать о наступленіи. Но такая задача передъ ней и не ставилась. Правда, даже обороноспособность могла вызывать сомнёнія — но ледались соответственныя измененія въ нашихъ оборонительныхъ планахъ: такъ, подъ Ригой, былъ очищенъ икскюльскій плацдармъ, и части, выдвинутыя по побережью, были отодвинуты назадъ. Быть можетъ, нужно было только поверить арміи... Но ей не върили – и разрушали въру въ нее у другихъ. Даже то очищение рижскаго взморья, которое было произведено благополучно и спокойно, по плану, при чемъ такъ, что даже все съно было собрано и увезено — въ изображении Ставки, въ бюллетеняхъ, являлось поражениемъ, нанесеннымъ нашей арміи вследствіе ся нестойкости. И все-таки армія, быть можеть, могла бы выдержать натискъ ослабленнаго войной противнива... Но она не могла выдержать комбинированнаго удара въ тылу и на фронтв.

### Глава пятая.

## ПАДЕНІЕ РИГИ.

Первый ударъ последовалъ на фронте со стороны противника подъ Ригой.

Свёдёнія о началё наступленія противника подъ Ригой я получиль въ Двинскі, гді какъ разъ объёзжаль корпуса. Въ штабномъ сообщеніи были тревожные тона, но была увітренность, что все обойдется благополучно. На другой день свідінія были тревожніте. Я немедленно убхаль въ Псковъ и тамъ въ кабинеті Главнокомандующаго увидаль, показавшуюся мні такой невітроятно уродливой, военную карту, уже безъ Риги...

Главнокомандующій быль въ чрезвычайномь волненіи. Діло шло уже не о Ригі только, но о всемь положеніи сівернаго фронта, такъ какъ въ 12-ой арміи пахло катастрофой: двінадцать часовь Главнокомандующій не иміль никакихь свідіній оттуда и не могь добиться даже связи со штабомь.

Черезъ полчаса я быль на дорогѣ къ Ригѣ.

Паденіе Риги вообще было весьма замічательнымь фактомь, совершенно еще не выясненнымь вы военной литературів. О предподагаемомъ наступленіи противника я слышаль съ перваго дня моего прівзда на фронть — и Гланокомандующій, и командующій арміей, и въ комитетів всіз постоянно объ этомъ говорили. И давно уже были приняты самыя рішительныя и серьез-

ныя міры въ парированію удара. Инженеръ Ермолаевъ, едва ли не наиболъе энергичный и выдающійся военный инженерь нашихь армій, укръпляль всв подступы въ Ригъ по послъднему слову техники, съ которой онъ имълъ возможность познакомиться во время своей командировки на западный фронть, во Францію, при чемъ онъ имълъ въ своемъ распоряжении неограниченныя количества лъсного матеріала и бетона. Пля облегченія обороны, какъ я уже упоминаль, самый фронть умышленно сократили, отодвинувъ части по взморью къ линіи почти неприступныхъ оверъ. Правда, при этомъ все время исходили изъ предположенія, котораго придерживался штабъ фронта, что противникъ направить атаку на нашь левобережный плацдармь въ направленіи на Олай или вдоль берега Двины. Но ген. Парскій, прівхавъ въ армію и осмотріввшись въ обстановкъ, ръшиль, что атака наиболъе въроятна въ направлени на Иксколь, и приняль соотвётственныя мёры, значительно усиливъ резервы на правомъ берегу Двины. Вообще его приказъ съ распоряжениями на случай атаки противника, данный за нъсколько недъль до наступленія, предвидёль событія съ поравительной ясностью и правильностью. Поэтому и мъры были приняты достаточныя.

Фактически оказалось извёстнымъ не только мёсто, но и время наступленія, и при томъ съ точностью до одного часа: и наканунё наступленія, перебёжчикъ-эльзасецъ сообщиль о приготовленіяхъ нёмцевъ съ такими подробностями, что штабъ арміи еще наканунё послаль предупрежденіе войскамъ быть готовыми къ тому что ночью противникъ начнетъ артиллерійскій обстрёль для того, чтобы утромъ перейти въ наступленіе, при чемъ, между прочимъ, указы-

валось на необходимость имъть наготовъ противогазовыя маски.

Въ 4 часа утра 19-го августа, дъйствительно, начался артиллерійскій ураганный огонь. послъ часа усиленной бомбардировки дивизія, стоявшая на участкъ атаки, настолько смъщалась, что начальникъ дивизій потерялъ связь съ тыломъ и со своими частями. Каждый полкъ сталь дъйствовать самостоятельно и по своему почину, и вездъ этимъ починомъ было — отойти назадъ. Противникъ около 9 часовъ утра безъ потерь началь переправу своихъ войскъ на правый берегъ. Но въ приказъ командующаго арміей какъ разъ предвидёлось, что противнику можеть удасться подъ прикрытіемъ ураганнаго огня совершить переправу... Важно было тогда своевременной атакой сбросить его въ ръку. Противникъ переправилъ одну или двъ дивизіи, не больше, и, въ сущности, оказался окруженнымъ нашими силами, въ нъсколько разъ превосходившими его. Если бы эти силы одновременно были двинуты въ атаку — противникъ былъ бы безъ сомнънія отраженъ. Но одновременности атаки не получилось. Атака велась поочередно разными дивизіями, даже отдёльными полками, которые, конечно, безъ труда отгонялись огнемъ противника. Этотъ моментъ неодновременности атаки объясняется отсутствіемъ связи между частями арміи. Былъ случай, что ген. Болдыревъ спеціально просиль Войтинскаго повхать въ соседнюю дивизію и выяснить, что тамъ происходить, почему дивизія не атакуеть. Но время проходило. Силы противника увеличивались. Наша организація какъ-то сама собой распадалась. Пять дивизій резерва собрадись около Штубензее въ то время, какъ передъ двумя дивизіями противника оказалось незащищенное

пространство въ шесть верстъ шириной. этоть промежутокь, не встречая сопротивленія, противникъ вошелъ, а наши пять дивизій, стоявшихъ около Штубензее, повидимому, не подозръвая другь о другь, начали безпорядочное отступленіе на венденское шоссе. Туть и штабъ арміи, давъ распоряженіе объ очищеніи левобережнаго плацдарма, сорвался съ мъста и по запруженнымъ дорогамъ сталъ пробиваться Зегевольдъ. Въ Ригв никого не осталось для поддержанія связи, хотя правило военнаго искусства требуетъ, чтобы во время такихъ переъздовъ отправлялись только командующій арміей или начальникъ штаба, въ то время какъ другой полжень быль оставаться на старомъ месте по тъхъ поръ, пока управление армией не конституируется на новомъ мъстъ. Перевздъ на новое мъсто и установленіе связи потребовала около 18-и часовь, а, въ сущности говоря, потерянная связь была возстановлена, и то отчасти, лишь на третій день, посл'в остановки арміи на венденскихъ позиціяхъ, куда армія отступила почти что самочиню. Тамъ армія остановилась, потому что противникъ остановился на одинъ переходъ раньше. Арміи самой пришлось черезъ нъкоторое время искать его и для этого, въ нъкоторыхъ мсвтахъ, вернуться версть на 15-ть.

Но все это я узналъ впослъдствіи по разсказамъ дъйствующихъ лицъ, по приказамъ и донесеніямъ. Теперь же я ъхалъ въ направленіи къ Ригъ, не имъя никакого представленія о томъ, что тамъ творилось.

Чуть ли не сразу за Псковомъ на шоссе стали попадаться сперва автомобили, а на полъ дороги къ Вендену и пъшія толпы бъглецовъ.

Далее пошли целыя вереницы. За Венденомъ все шоссе сплошь оказалось занято отступающими войсками. Большого безпорядка не было. По шоссе тянулись обозы, шла артиллерія, вхали обозники на лошадяхъ съ обръзанными постромками. По бокамъ дороги шли пъшія части. Почти всв солдаты непрестанно жевали репу, вырываемую изъ лежащихъ близъ дороги огородовъ. Иногда по близости раздавались выстрелы и тогда начиналась паника... Но сразу слышались голоса болье уравновышенныхъ: «Успокойтесь, товарищи, это только провокація», и все снова приходило въ норму. Однако, ясно было что это не армія, а толпа, неспособная ни на мальйшее сопротивление. Я впервые видыль отступленіе, и чувство стыда, злобы и бъщенства охватывало меня, когда я глядель на эту полвущую армію, на этихъ жующихъ солдатъ.

Въ Зегевольдъ уже не было штаба арміи онъ перешель уже въ Венденъ. Пришлось возвращаться обратно. Ничего отраднаго въ штабъ арміи я не узналь, хотя бы потому, что тамъ ничего не знали: штабъ не былъ связанъ ни съ однимъ корпусомъ, несмотря на то, что вся мъстность между Ригой и Венденомъ по всъмъ направленіямь имъла цълую съть телеграфныхъ и телефонныхъ проводовъ. Но для связи пользовались посыльными, такъ какъ телефонная связь устанавливалась лишь спорадически и быстро прерывалась. Резервы имълись, но командующій арміей не рішался ихъ бросать въ діло, не зная точно обстановки. Кромъ того, были своеобразные «васкоки» — встрётили, напр., свёженькую дивизію съ новыми винтовками... Но оказалось, что винтовки японскія, и дивизія не обучена пользоваться ими, да и патроновъ не было соотвътствующихъ.

Въ полномъ отчанніи искалъ я способа чтото сдёлать, дать какимъ-нибудь образомъ выходъ напряженному желанію остановить армію, найти точку приложенія для толчка, могущаго возбудить энергію арміи. Но такой точки не было. Все было разсыпчато, рыхло и вязко. Да и о какомъ толчкё могла итти рёчь? Вёдь не уговаривать же? Хотёлось запугать, устрашить суровой карой, чтобы армія почувствовала власть. Разстрёлять кого-нибудть на виду у всёхъ! Но кого?

Перваго попавшагося солдата, мирно жевавшаго рёпу и идущаго впередъ съ радостнымъ сознаніемъ, что опасность миновала, и что онъ ничего дурного не сдёлалъ? — вёдь всё идутътакъ, какъ онъ. Но вёдь мнё даже въ штабъ арміи, гдё были лица, завёдомо ищущія возможности свалить вину на солдатъ, не могли сообщить ни одного конкретнаго факта неисполненія не только боевого, но, вообще, какого бы то ни было приказа: наоборотъ, сознаніе опасности заставило солдатъ шатнуться въ сторону офицеровъ, и отношенія къ командному составу были вполнё нормальныя.

Или начальника корпуснаго арьергарда, кавалерійскаго полковника, котораго я поздно вечеромъ застигь въ его пом'вщеніи въ комнат'в на второмъ этаж'в, сидящимъ со св'ячкой у окна, обращеннаго въ сторону къ противнику, находящемуся на разстояніи не бол'ве версты, и мирно раскладывающимъ пасьянсъ, въ то время, какъ его кавалерійскій полкъ не им'влъ связи ни съ тыломъ, ни съ сос'ёдними частями ни справа ни сл'ява.

Или командира полка, котораго Войтинскій нашель сидящимь въ отчанніи въ канаві у дороги. Его полкъ, голодный и усталый, расположился на лужайкі вокругь. Войтинскій сталь

разспрашивать полковника, но тоть въ отчаяніи, въ послідней стадіи черной меланхоліи, говориль о томь, что онь ничего не въ силахъ сділать, не имість чімь накормить свой полкы, такь какь потеряль свою дивизію. — «Справьтесь въ штабів корпуса». — «Потеряль связь съ корпусомъ»... — Какъ потеряли связь? Да відь корпусь тамь, въ томъ домі, изъ котораго я только что вышелъ»... Это нісколько подбодрило полковника, но все же потребовалась вся энергія Войтинскаго, чтобы немедленно изъ складовъ корпуса быль выданъ полку обильный обіденный паекъ.

Или начальника дивизіи, который расхваливаль геройство своей дивизіи, котя списокъ потерь оказался, по провёркё въ обёденное время, крайне ничтожнымъ, и все геройство заключалось въ томъ, что дивизія, даже не видя врага, все время отступала назадъ... «Но, вёдь, она отступала въ порядкё», доказывалъ начальникъ дивизіи, не понимая, чего отъ него хотятъ. Или командира 43 корпуса, который серьезно

Или командира 43 корпуса, который серьезно увъряль, что онъ «прикрываетъ» собой 10-тиверстный фронть, хотя фактически всъ его дивизи, раздавшись вправо и влъво, вышли изъ связи съ нимъ и пристали къ другимъ корпусамъ, а въ его распоряжени остались лишь Войтинскій, штабъ корпуса и нъсколько приблудшихъ командъ.

Или командира 2-го сибирскаго корпуса, который со всёми своими и чужими дивизіями, приставшими къ нему, «текъ» по Венденскому шоссе, почему-то именуя это примитивное шествіе «фланговымъ маршемъ подъ натискомъ противника», усердно расхваливая (впервые со времени революціи) своихъ солдатъ. Я спросилъего: «Почему же Рига была сдана, если войска

такъ геройски настроены?» И онъ отвѣтилъ мнѣ, что чудо не въ томъ, что Рига сдана, а въ томъ, что она держалась такъ долго, такъ какъ уже послѣ отступленія изъ Пруссіи наша армія сдѣлалась неспособной къ маневренному бою.

Или командующаго арміей, который въ отвъть на мое выраженіе глубокаго огорченія по поводу отступленія нашихъ войскъ, заявиль, что отступленіе совершается образцово и не можеть быть даже сравниваемо съ отступленіемъ изъ Галиціи или Восточной Пруссіи, не говоря уже объ отступленіи подъ Мукденомъ.

Или членовъ комитета, которые были такъ увърены въ томъ, что «армія выполнила свой долгъ», что только послъ моей почти что озлобленной ръчи начали понимать, что, однако, не все въ порядкъ, такъ какъ Рига все же сдана и сдана послъ сравнительно небольшого натиска противника.

Или Войтинскаго, который, видя, что солдаты всякій разъ, какъ давался приказъ итти въ бой, исполняли его безъ колебаній, забывая общую картину, и влюбленный въ солдата, сталъ защищать его отъ нападокъ Ставки, разсылая по всему свёту хвалебные гимны безъ толку отступающей арміи.

Или меня, наконець, который, въ результатъ безплодныхъ поисковъ виновника, настолько проникся сознаніемъ неизбъжности всего творящагося, что всъ нападки на командующаго арміей, которыми его осыпали на моихъ глазахъ нъкоторые изъ чиновъ штаба, объяснилъ интригой за то, что командующій арміей не юдофобъ и не старается взвалить вину на солдатъ. Поэтому, чтобы прекратить эти непріятные и явно безполезные толки, я написалъ записку главнокомандующему фронтомъ, гдъ, изложивъ

всю картину боя, сдёлалъ рёшительное заключеніе о необходимости сохраненія Парскаго во главё арміи, такъ какъ онъ единственно спокоенъ, уравновёшенъ, не теряетъ вёры и бодрости и отчетами о бояхъ не сводитъ политическіе счеты, — вёдь это было бы такъ просто — взвалить всю вину на солдатъ, на новые порядки... Всё повёрили бы, а Ставка благодарила бы. Чтобы прекратить непріятныя попытки сдёлать меня орудіемъ какихъто интригъ, я показаль эту записку какъ штабнымъ противникамъ Парскаго, такъ и ему самому.

Изъ этого длиннаго списка виновниковъ я выбраль отступающихь солдать и не наступающаго генерала. Узнавъ, что на станціи жельзной дороги собрадась большая толпа солдать и мъшаеть правильному движенію побздовь, я составиль очень строгій и даже кровожадный приказъ отъ имени командующаго арміей и моего, уполномачивающій лиць, въдающихъ охраной путей сообщенія, разстрівливать на місті лиць, не повинующихся приказамъ. Не знаю, какое впечатлъніе производиль этоть приказь, но примъненія его не было, такъ какъ не было случаевъ открытаго неповиновенія... Я этому не могу не вёрить, такъ какъ видёль, что настроеніе арміи было въ высокой степени мирное, мягкое, добродушное, слегка ироническое къ самой себъ. Словомъ, солдаты увернулись отъ моего «толчка»... Кромъ того, я хотъль дать возможность выяснить условія и причины сдачи болье всестороннимъ образомъ, чёмъ мой объёздъ штабовъ корпусовъ и дивизій и разспросы случайныхъ свидетелей. Это мне казалось темъ более важнымъ, что большевики уже стали распускать слухи о томъ, что городъ сданъ нёмцамъ нарочно, такъ какъ начальство котело избавиться

отъ этого гибзда и разсадника большевизма. Эти слухи не могли не пользоваться довъріемъ въ арміи, которая знала, что, въ сущности, защиты и сопротивленія не было, и поэтому я рышиль освътить условія начальнаго решающаго боя у переправы черезъ Лвину. Штабъ арміи и командиръ 43 корпуса рѣшающимъ моментомъ нашей неудачи считали то, что дивизія, стоявшая налъво отъ мъста переправы нъмцевъ, не двинулась своевременно въ атаку. Дивизіей коман доваль ген. Скалонъ, къ которому я относился съ большимъ уваженіемъ, такъ какъ, по моему впечатленію, онъ быль однимь изъ редкихъ начальниковъ дивизій, не потерявшихъ способность управлять войсками. Однако, после того, какъ получиль письменный матеріаль, недвусмысленно указывавшій на то, что въ критическую минуту ген. Скалонъ, имън прикавъ командира корпуса начать наступленіе, не сділаль этого, я ръшилъ, на основаніи безспорно имъвшихся у меня полномочій, предать его военно-революціонному суду. Свое предложеніе объ этомъ, адресованное командующему арміей, я началъ словами признанія выдающихся качествъ и боевыхъ заслуть ген. Скалона и его несомнънной доблести и закончилъ увъренностью, что судъ найдеть действительные мотивы его медлительности въ решающій моменть. Я быль уверень, что судь оправдаеть Скалона, но мив казалось, что это положило бы конецъ всякимъ толкамъ о преднамъренной сдачъ города.

Но какъ ни далеко шли мои свирвныя исканія виновника, мнѣ кажется, они были совершенно свободны отъ какого-либо предвзятаго политическаго взгляда. Но Ставка искала виновныхъ, повидимому, съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ. Генералъ Корниловъ прислалъ строгій приказь о томъ, чтобы немедленно для острастки разстрёлять нёсколькихь солдать на дорогів на глазахь у другихь. Приказь, конечно, не быль приведень въ исполненіе... А мні рисовалась картина: схватывають нёсколькихь, мирно гуторящихь, солдатиковь и ставять ихь подъ разстрёль... Не скажеть ли одинь изь нихь, такъ, повидимому, равнодушныхъ ко всему: «Дайте коть різпу-то доїсть!» Кромі того, Корниловь заявиль на собраніи бывшихь тогда въ Ставкі представителей комитетовь, что предасть суду Войтинскаго и Парскаго за то, что тів не дають правильной картины о положеніи въ арміи, т. е. не взваливають вину на солдать.

Хотя хронологически потеря нами Якобштадта случилась нёсколько позже, но логически и бытовымъ образомъ картина этого нашего отступленія связана съ картиной отступленія подъ Ригой, и я вынужденъ изобразить ее здёсь.

Свёдёнія о началё наступленія нёмцевь на Якобштадть были получены мною около часу дня. Къ вечеру выяснилось, что плацдармъ очищень. На другой день рано утромъ я быль уже въ штабё 38 отдёльнаго корпуса, защищавшаго плацдармъ и цёлый день объёзжаль всё штабы дивизій. Вечеромъ оказался въ штабё дивизіи, стоявшей на правомъ флангё отъ мёста прорыва.

Начальникъ дивизіи оживленно и горячо разсказываль мнё о всёхъ перипетіяхъ «боя». Прежде всего разсыпался похвалой по адресу войскъ. Даже получивъ уже приказъ объ отступленіи, солдаты не вёрили и не хотёли уходить, желая продолжать сопротивленіе. Видя недовёріе на моемъ лицё, начальникъ дивизіи

предложиль мнё проёхать въ полкъ, стоявшій въ первой линіи, и разспросить солдатъ и офицеровъ. «Всё разскажуть вамь, что не хотёли уходить.» — Далёе, чрезвычайное удовлетвореніе, что удалось отступить безъ всякихъ потерь... Вся дивизія, почти человёкъ въ человёка, благополучно была переброшена на правый берегъ. — И, наконецъ, весьма скромно: отступленіе дивизіи было рёшено помимо распоряженія изъ корпуса. Начальникъ дивизіи съ полевой книжкой въ рукахъ доказывалъ мнё, что, по крайней мёрё часа за полтора до приказа изъ корпуса, его дивизія начала отступленіе на правый берегь.

Я слушаль все это молча, изрёдка задавая вопросы о подробностяхъ. Когда начальникъ дивизін кончиль, я задаль вопрось, изв'єстна ли ему общая картина боя въ моментъ, когда онъ далъ приказъ объ отступлении. — Картина эта, конечно, не могла быть извёстной, такъ какъ связь между штабами была слишкомъ слабая для того, чтобы они могли обменяться своими сведеніями. Я же, сводя — во едино все, что слышаль въ штабъ корпуса и въ штабахъ трехъ дивизій, а также въ полку и одной изъ ротъ, которыя были на участив наступленія нампевь. нарисовалъ картину боя. После сравнительно короткаго и не особенно сильнаго артиллерійскаго боя (ни одинъ штабъ не былъ обстрелянъ, во всякомъ случав, не имвлъ потерь) противникъ прорваль фронть около одной версты и силою никанъ не болъе двухъ полковъ проникъ въ наше расположение и, не озираясь ни налѣво ни направо, шелъ впередъ, пока не достигъ штаба атакуемой дивизіи. Къ этому времени два полка противника были окружены со всехъ сторонъ нашими шестью цолками, не считая силь

атакуемой дивизи, три изъ коихъ были подъ командой моего собеседника. Но какъ разъ въ этотъ моментъ былъ начатъ, сперва по собственному почину, а потомъ по приказу изъ штаба корпуса, отходъ на правый берегъ.

Мнъ казалось, что собесъдники были въ боль-

шомъ смущеніи.

— Такъ что же, по-вашему, нужно было рисковать судьбой всей дивизіи и, несмотря на опасность, быть отръзаннымъ отъ мостовъ, переходить въ наступленіе?

 Для страны лучше знать, что нъсколько дивизій потеряно въ упорномъ бою, чъмъ знать, что всъ дивизіи всегда отступаютъ безъ потерь

при первомъ натискъ противника.

Начальникъ дивизіи былъ крайне огорченъ такой моей безоглядной воинственностью и пригрозиль, что впредь онъ не будетъ думать о своевременномъ отступленіи.

Результаты моихъ наблюденій подъ Якобштадтомъ, съ чертежами и подробной исторіей всего боя по донесеніямъ и приказамъ, я свелъ въ брошюрѣ, которую напечаталъ (секретно) и разослалъ во всѣ штабы корпусовъ и въ штабы дивизій, участвовавшихъ въ бою. Несмотря на рядъ полученныхъ мною отзывовъ, правильность картины боя никѣмъ не оспаривалась.

#### Глава шестая.

# дъло корнилова.

## 1. Подитическая обстановка въ Петроградъ.

Если наступленіе противника подъ Ригой только оттіснило нашъ военный фронть, то въ Петроградів оно прорвало нашъ политическій фронть.

На петроградскомъ фронтъ давно уже было неблагополучно. Послъ неудачнаго наступленія 18-го іюня русская революція, въ сущности, попала въ тупикъ, лишилась своего поступательнаго движенія. Ея историческимъ значеніемъ, исихологическимъ смысломъ и единственной государственной программой — быль мирь. Быть можеть, даже мирь «во что бы то ни стало». Но всв пути къ миру казались уже испробованными, и всв только отдаляли отъ мира. Настроеніе союзной демократіи начинало складываться все опредвлениве противъ русской демократіи. Дипломатія — относилась въ Россіи съ явнымъ пренебрежениемъ, въ особенности послъ того, какъ вступленіе въ войну Америки дало возможность спокойнъе относиться къ мысли о выбытіи Россіи изъ строя. Противникъ, если и учитываль россійскую революцію, то только какъ ослабление русскаго фронта, какъ возможность мира за счетъ Россіи... Въдь даже германская соціалъ-демократія стала безпокоиться о слабости Россіи, о той анархіи, которая тамъ воцарилась.

Ни мира, ни войны.

Временное Правительство вело напряженную работу по возстановленію боеспособности арміи усиленіемъ власти, обновленіемъ команднаго состава. Исполнительный Комитеть вель какіето переговоры съ представителями демократіи другихъ странъ. Но изъ вопроса первостепенной важности проблема мира и войны превратилась въ обыденную заботу, и если иногда выдвигалась опять на первый планъ, то уже какъ средство для сведенія другихъ политическихъ счетовъ. Даже когда вооруженныя для войны массы въ тылу проявляли явно безумное настроеніе; когда кронштадтскіе матросы собирались итти походомъ, всемъ флотомъ, на Петроградъ; когда приходилось вступать въ дипломатическія сношенія съ Красноярской республикой, основанной солдатчиной, опьяненной революціей и безділіемъ — и тогда эти явленія обсуждались не съ точки зрвнія войны, а съ точки зрвнія внутреннихъ политическихъ и сопіальныхъ вопросовъ.

Коалиціонное Правительство, составленное для того, чтобы единымъ, консолидированнымъ авторитетомъ руководить массами, распалось тотчасъ, какъ только обозначилась неудача наступленія на фронтъ. Кадеты, а за ними кн. Львовъ вышли изъ состава Правительства, недовольные соціальнымъ радикализмомъ лъвой части его. Начался нескончаемый кризисъ власти, продолжавшійся почти мъсяцъ и заполнявшій всъ газеты того времени, кромъ дней большевистскаго возстанія въ Петроградъ и прорыва фронта подъ Тарнополемъ.

Аграрные безпорядки, паденіе производи-

тельности на заводахъ, параллельно съ все-растущей требовательностью рабочихъ, понижение личной безопасности, постоянные случаи грабежей и убійствъ, совершаемыхъ безнаказанной и вооруженной толпой, словомъ, всв признаки, что война національная начинала переходить войну соціальную, напугали правые и умфренные круги. На демократизмъ, на волю народную, на Учредительное Собраніе надежды были уже брошены: въдь муниципальные выборы по всей Россіи дали подавляющее большинство соціалистамъ. И выдвигается формула: выборы при современныхъ условіяхъ не могутъ дать точной картины разумной воли народа. Къ личнымъ мотивамъ напуганныхъ, терроризованныхъ, идущихъ на встръчу матеріальному разоренію людей, присоединились и для многихъ безусловно доминировали мотивы государственнаго порядка: власть слишкомъ слаба, не хочеть и не умъетъ приказывать массъ, которая стала нестойкой на фронтъ, и это грозитъ русскому государству и всему будущему страны величайшими бъдствіями. Не спрашивать, не советоваться, не убъждать, а приказывать и принуждать надо. И начинаются судорожные поиски власти, которая могла бы не убъждать, а только приказывать.

Какъ разъ противополжную эволюцію продѣлывало лѣвое крыло общественности. Съ такимъ же безпокойствомъ слѣдя за признаками растущей анархіи и болѣзненными психическими процессами въ массахъ, лѣвые круги сочли наиболѣе правильнымъ итти на уступки въ соціальной области, въ особенности въ аграрной, датъ такъ много, чтобы не оставалось ничего требовать, подкупить массы, купить у нихъ повиновеніе.

Это уже не было двумя мивніями, это было

уже двумя процессами развитія соціальныхъ настроеній. И неминуемо долженъ быль наступить разрывъ.

Правда, Керенскому въ концъ іюля удалось организовать нъчто въ родъ коалиціоннаго Правительства, послъ формальнаго объединенія обоихъ крыльевь общественности. Но это лишь прикрыло, но не ликвидировало кризиса... Или точнъе, — локализировало его въ самомъ Правительствъ.

Это я видълъ собственными глазами во время последняго пребыванія въ Петрограде, накануне Государственнаго Совъщанія въ Москвъ. Потосударственнаго совъщания въ москъв. По-вхалъ я тогда въ Петроградъ для того, чтобы выяснить возможность моей дальнъйшей работы на фронтъ. Съ назначеніемъ Савинкова Управляющимъ Военнымъ Министерствомъ и Филоненко Верховнымъ Комиссаромъ, мое положение стало довольно неопределеннымъ, потому что я потеряль контакть съ фактическими руководителями Военнаго Министерства, а работать на фронтъ въ качествъ представителя Правительства можно было, только чувствуя увъренно всъ оттенки настроеній на верху. Туть, мнв казалось, не только не было пониманія, но съ каждымъ днемъ становилось все яснѣе, что пониманія и быть не можетъ. Это были скорѣе мелочи, чёмъ крупныя разногласія. Но мелочей было такъ много, и онъ были такъ досадны, что мъшали работъ. Въ особенности, во всъхъ заявленіяхъ и дъйствіяхъ Филоненко чувствовалось что то бюрократически-властное, ненужноформальное. Мнъ подчасъ казалось, что институть комиссаровь онь хотель обратить въ какойто новый родь оружія, на ряду съ пехотой и артиллеріей и т. д., строго централизованный, построенный на принципъ формальнаго подчиненія.

Отправляясь въ Петроградъ я имёлъ уже готовое рёшеніе уйти въ отставку и поступить офицеромъ въ одинъ изъ подковъ на фронтё для того, чтобы убёдиться, что можно сдёлать офицеру въ арміи при современныхъ условіяхъ.

Однаво съ Савинковымъ мнѣ удалось видѣться только мелькомъ. Утромъ, немедленно послѣ моего прівзда, я отправился къ нему. У него сидѣлъ министръ исповѣданій Карташевъ. Савинковъ просилъ меня зайти вечеромъ поговорить подробнѣе. Вечеромъ я засталъ у него Филоненко, пріѣхавшаго въ Петроградъ вмѣстѣ съ Корниловымъ. Савинковъ сообщилъ мнѣ, что онъ уже частное лицо, такъ какъ подалъ въ отставку, и отставка принята. Я высказалъ сожалѣніе.

О причинъ конфликта я зналъ уже отъ Керенскаго, который даль мив ознакомиться съ запиской Корнилова и просиль меня высказать мненіе о ней. Въ записке этой, подписанной Корниловымъ, Савинковымъ и Филоненко, указывалось на необходимость немедленнаго проведенія цівлаго ряда существенных в мірь вь арміи и въ тылу. Въ сущности, по отношению къ арміи, предлагались не столько определенныя меры, сколько опредъленныя тенденціи къ сокращенію полномочій комиссаровь, и къ установленію законныхъ рамокъ дъятельности комитетовъ; говорилось о введеніи снова института отданія чести и лиспиплинарныхъ взысканій. Для тыла требовалось ввеленіе смертной казни за рядъ преступленій и милитаризаціи жельзныхъ дорогь и всьхъ отраслей промышленности, связанныхъ съ войной. Я сказаль, что записка, въ общемъ, формулируеть тъ задачи, которыя, насколько я понимаю, ставить передъ собой само Правительство (если исключить милитаризацію дорогь и промышленности). Но она написана въ такомъ вызывающемъ тонъ, что ея опубликованіе можетъ привести къ большимъ бъдствіямъ. Опубликовывая ее надо было ръшилься итти уже открыто противъ комитетовъ, но не разсчитывать на ихъ помощь. И дъло было въ тактъ, тонъ, а не въ существъ. Таково было, приблизительно, мнъніе и Керенскаго.

Но я видёлъ, что Керенскому въ этомъ вопросё приходится выдерживать напоръ серьезнъйшихъ и разнообразнъйшихъ вліяній. Я видёлъ у него Кокошкина и Сорокина и рядъ другихъ лицъ, толкавщихъ въ одномъ и томъ же направленіи — принятія записки въ качествъ Правительственной программы. Я самъ на себъ испыталъ вліяніе этихъ силъ. Не успълъ я войти въ Военное Министерство, какъ на меня буквально наскочилъ одинъ изъ друзей Керенскаго и сталъ говорить о томъ, что единственное спасеніе Россіи въ ... Савинковъ. То же самое мнъ подробно, хотя и осторожнъе развивалъ Степунъ. То же писали «Биржевыя Въдомости», въ ту же сторону гнула «Ръчь»...

Со Степуномъ у меня былъ весьма интересный разговоръ. Онъ доказывалъ мнѣ, что Керенскій слабъ, нерѣшителенъ; что, вѣчно колеблясь самъ, онъ только мѣшаетъ другимъ. Я же убѣждалъ его въ необходимости примиренія. Иллюстрируя фактами изъ жизни фронта, я доказывалъ что, хотя поворотъ въ сторону сильной власти нуженъ, но онъ невозможенъ внѣ условій постепенности и осмотрительности; я соглашался съ общимъ направленіемъ политики Савинкова, но при условіи, что она будетъ проводиться подъ руководствомъ Керенскаго, который шире, всестороннъе воспринимаетъ русскую жизнь и не дастъ совершить недопустимо крутой

поворотъ, гарантируетъ противъ авантюръ. Степунъ объщалъ соотвътственно воздъйствовать на Савинкова, я же долженъ былъ убъждать Керенскаго вернуть Савинкова.

Теперь я ясно представляль себѣ атмосферу въ Петроградѣ послѣ такого крупнаго событія, какъ паденіе Риги. Поэтому, какъ только выяснилось, что противникъ послѣ взятія Риги и отступленія 12-ой арміи не засѣдаетъ, я вмѣстѣ съ Войтинскимъ отправился въ Петроградъ, чтобы сдѣлать докладъ о событіяхъ.

Немедленно послѣ пріѣзда я быль вызвань Керенскимъ, котораго я засталь въ большой тревогѣ. Первымъ его вопросомъ было, почему я пріѣхалъ, не случилось ли чего-нибудь. Я отвѣтилъ, что армія остановилась на Венденскихъ позиціяхъ и, повидимому, удержится тамъ.

— Нѣтъ, не въ этомъ дѣло... А въ штабѣ фронта ничего?

И Керенскій разсказаль мнё объ ультиматумі Корнилова.

Я высказаль твердое убъждение, что Корниловь, выступая противъ Временнаго Правительства и отметая всъхъ дъятелей революціи, не имъетъ ни одного шанса на успъхъ. Армія не признаетъ его ни на одинъ день. Но, вообще, нужно все сдълать, чтобы предотвратитъ конфликть, такъ какъ армія не выдержитъ его.

Керенскій просиль меня немедленно снестись съ сѣвернымъ фронтомъ, выяснить положеніе дѣлъ тамъ и предупредить Главнокомандующаго о возможномъ конфликтъ. Я отправился на телеграфъ говорить съ Клембовскимъ и арміями. Между прочимъ, отправилъ также телеграмму Корнилову съ довольно наивными, но искренними заклинаніями не доводить дёло до разрыва, такъ какъ конфликтъ между Ставкой и Правительствомъ прежде всего сдёлаетъ совершенно невозможнымъ и даже отчаяннымъ положеніе офицерства.

# 2. Керенскій, Савинковъ, Корниловъ.

Хотя въ дни кризиса я почти безотлучно находился въ Зимнемъ Дворцѣ, но я былъ настолько занятъ сношеніями со своимъ фронтомъ, что возстановить полную картину событій мнѣ не подъ силу: тѣмъ болѣе, что она складывалась изъ массы мелочей, маленькихъ недоразумѣній, дъйствій второстепенныхъ лицъ. Однако, мнѣ приходилось сталкиваться въ очень интересные моменты съ Савинковымъ, Керенскимъ, Филоненко, Некрасовымъ, и мнѣ картина неопровержимо рисуется въ слѣдующемъ видѣ.

жимо рисуется въ слъдующемъ видъ.

Имъя въ основъ своей глубокія и органическія, давно складывавшіяся настроенія различныхъ слоевъ населенія, весь конфликтъ ярко окрашенъ особенностями главныхъ дъйствующихъ лицъ.

Я видалъ Керенскаго въ разные періоды его жизни. И, несмотря на неразрушимую привязанность къ нему и уваженіе къ его характеру, я никогда не терялъ способности относиться критически къ его словамъ и дъйствіямъ. До войны даже было обычнымъ, что наши позиціи ръзко отличались, и мы были настолько политическими антагонистами, насколько это возможно членамъ одной политической организаціи. Но, во время революціи, я не могъ не видъть, что это совершенно исключительный человъкъ, особаго масштаба, по крайней мъръ, по сравне-

нію со всёми другими дівтелями того времени. Онъ первый върно и ярко созналъ существо и неотвратимость переворота, безъ колебаній отдавшись ему всёмъ своимъ существомъ. Но въ революціи онъ виділь діло не одного политическаго теченія, а всего народа, и этимъ объясняется, что, идя въ разрѣзъ со своими товарищами, онъ принялъ участіе во Временномъ Правительствъ. – И. сдъдавшись министромъ онъ сразу сталь, действительно, человекомь власти. Съ пафосомъ революціонера воспринимая перевороть, надъвши черную скромную куртку, пожимая руки швейцарамъ и солдатамъ, онъ все же быль действительнымь и, быть можеть, единственнымъ министромъ, фактическимъ руководителемъ своего въдомства, заставлявшимъ всъхъ своихъ сотрудниковъ - и новыхъ, своихъ вчерашнихъ прузей, и старыхъ, вчерашнихъ противниковъ-бюрократовъ, и высшихъ, директоровъ департамента, и низшихъ, того же швейцара — работать съ необычнымъ напряжениемъ: количество изданныхъ при немъ по министерству юстиціи законовь совершенно исключительно, при чемъ законы эти поражають какъ революціончостью содержанія, такъ и законченностью техники. Онъ не быль похожь на того коллегуминистра, который въ день одного изъ тяжкихъ правительственныхъ кризисовъ считалъ необходимымъ подчеркнуть свой демократизмъ, стоя въ хвость очереди за газетой — ему въ министерскую квартиру (гдв, впрочемъ, онъ жилъ, какъ впоследствіи и во Дворце, скромнее, чемъ до революціи) приносили утромъ готовыя и систематизированныя выръзки изъ всёхъ газетъ, которыя онъ внимательно не только проглядываль, но и изучалъ. — Но онъ, наиболъе восторженно и ярко чувствовавшій размахъ и радость революціи и умівшій использовать для народа возможности ея, умълъ больнъе другихъ и скорбъть за нее. Помню, что уже въ одну изъ первыхъ встречь со мною, после того какъ онъ сталь министромь, онь въ отчаяніи жаловался что «друзья» слъва сумвли въ несколько дней такъ испортить революцію. И онъ первый нашелъ ръшительныя слова для выраженія своихъ опасеній передъ самими массами — въдь никто, кромъ него, не осмъливался въ мартъ мъсяпъ бросать петроградскому гарнизону слова: «взбунтовавшіеся рабы»... Онъ первый изъ д'вятелей революціи поняль необходимость поворота отъ словъ къ дъйствіямъ и организаціи твердой власти, и для этого, преодолъвая оппозицію своихъ партійныхъ друзей и комитета, онъ выбраль себъ помощникомъ Савинкова. Онъ сдъдалъ Верхов-Главнокомандующимъ Корнилова, рый при старомъ стров не могь двинуться дальше дивизіоннаго командира и потеряль кредить въ революціонныхъ кругахъ послѣ командованія гарнизономъ въ Петроградъ. Преодолъвая чрезвычайное количество всевозможныхъ вліяній. онъ издалъ приказъ о военно-революціонныхъ судахъ въ армін. Но онъ быль демократь. Онъ соглашался и готовъ быль на чудовищныя усилія воли и мысли для того, чтобы поворачивать весь громадный корабль государственности и общественности въ ту сторону, гдв видълъ спасеніе. Но онъ хотвль двлать это такъ, чтобы не только абстрактное представление о благъ народа, но живое сочувствіе и пониманіе реальнаго большинства поддерживало его. Дъйствовать не только для народа и во имя народа, но и согласно живой воль народа. Направлять большинство — вотъ задача, которую ему ставила его синтетическая натура: создать власть

въ порядкъ демократическаго управленія страной — вотъ политическая формулировка этой задачи. Его темпъ былъ медленный — но въдь прыгать можно по Россіи, но нельзя ваставить ее прыгать... Ничье мижніе онъ не воспринималь цъликомъ — но перерабатываль въ себъ въ составную часть общенароднаго мивнія. Разорвать съ комитетами и партіями? — Онъ видить самь детскую безпомощность комитетовь, онъ ненавидитъ Чернова. Но онъ понимаетъ, что само Учредительное Собраніе будеть только большимъ всероссійскимъ комитетомъ. И такъ какъ въ маленькихъ комитетахъ онъ уже не безъ успъха ведеть борьбу и съ Черновымъ и съ Ленинымъ, то не боится дать имъ решительный бой и въ большомъ комитетъ. Онъ въритъ, что большинство можеть понять и одобрить его стремленія. Конечно, онъ въриль въ народъ и, быть можеть, даже нъсколько идеализироваль его... Но вёдь и народъ вёрилъ Керенскому и идеализироваль его. Почему же народу простительно идеализировать одного человека, а одному человъку непростительно съ върой и любовью относиться къ своему народу? Й поэтому часто въ словахъ ненависти къ Керенскому мив слышались слова ненависти не только къ революціи, но и во всему народу. Во всякомъ случав, для того времени Керенскій воплощаль собой единственно возможную въ Россіи линію государственной власти: и слева и справа была анархія и гражданская война. И не случайность, что съ паденіемъ Керенскаго пала и государственность Россіи.

Совершенно иной духовный складъ былъ у Савинкова. Керенскій былъ однимъ изъ очень немногихъ у насъ парламентскихъ дъятелей. Савинковъ же — наиболъе своеобразный, яркій, и

- не нахожу другого выраженія — ядовитый цвётокъ нашего подполья, разъёденный мыслями, отравленный сомнъніями. Право? Его подполье не знало. Мораль? А гдъ ся грани, если перейдено «не убій»?... Воля большинства? Но Савинковъ не ожидаль выявленія этой воли, когда вышель одинь на бой за народь, кто же въ правъ теперь требовать отъ него, чтобы онъ поставиль свое понимание блага народа на голосованіе толпы, тімь болье, что толпа заблудилась и влечеть къ гибели «трансцендентный» народъ, за который Савинковъ свою душу положилъ. Онъ чувствуетъ ясно противоположение только красиваю и некрасиваю, а, быть можеть, даже только — яркаго и безцвътнаго... твердо знаетъ: въ минуту опасности нужно дъйствовать... Решительно ни передъ чемъ не останавливаясь, не оглядываясь ни направо ни налъво и не особенно внимательно заглядывпередъ: чемъ таинственнее, загалочнъе и неожиданнъе — тъмъ лучше, тъмъ больше увъренности въ успъхъ. Конспирація — какъ методъ сношеній, заговоръ — какъ методъ управленія, хотя бы заговорь противь большинства.. И какъ трагическій урокъ — заговоръ противъ самого себя. — Какъ конспираторъ, Савинковъ недовърчивъ. Онъ привыкъ ръшать одиноко, и ему не нужно товарищей, не нужно даже помощниковъ, а только исполнители, какъ кучка молоденькихъ офицеровъ около него, или — онъ самъ признаетъ это личной слабостью - поклонники, влюбленные въ его «красивость». Остальные — враги, или, въ лучшемъ случав — толна. А ужъ темъ более Савинковъ не могъ быть чьимъ-либо помощникомъ. Даже Керенскаго онъ хотёль видёть лишь орудіемь своихь плановь, и онъ его возненавидель, какъ только съ негодованіемъ убъдился, что Керенскій не заговорщикъ, а пытается честно быть конституціоннымъ министромъ.

Не столь яркой, но не менъе значительной была фигура ген. Корнилова. Смелый въ бою, честный въ полгв и правливый въ жизни и еще десятокъ подобныхъ эпитетовъ: такъ говорили и такъ воспринимали его всъ. Всъ эти качества въ ихъ гармоническомъ сочетаніи, соединенныя съ серьезностью и даже нъкоторой торжественностью его духовнаго склада, придавали ему обаяніе и непререкаемый личный авторитеть, привлекали всеобщее внимание и довъріе. Судьба не дала ему возможности доказать свои стратегические таланты: отступление изъ Галиціи выявило его личное, безспорное мужество, какъ и бъгство изъ плъна; давры взятія Галича оспаривалъ у него, и, повидимому, не безъ основаній. Черемисовъ. Несомнінно слабой стороной Корнилова была неспособность, неумъніе наладить административную сторону дела, подобрать себъ сотрудниковъ: его ближайшіе сотрудники въ Петроградъ постоянно жаловались на его неспособность работать и руководить дъломъ, на тяжелый характеръ и даже мелочность, а, между темъ, выборъ помощниковъ зависель оть него самого. Его назначенія въ арміи были крайне странныя — я уже упоминаль о назначеніи Парскаго и объ инциденть Лечицкій-Клембовскій. Его политическія стремленія? Въ Исполнительномъ Комитетв онъ говорилъ противъ царскаго режима - я не думаю, чтобы Корниловъ унизился до притворства. Несомивню, онъ сочувствоваль реформаторскимъ стремленіямъ. Но также несомнънно, что онъ не быль демократомъ, въ смыслъ стремленія предоставить власть народу: какъ всякій старый

военный, онъ всегда быль подозрительно насторожв по отношению къ солдату и «народу» вообще: народъ славный, что и говорить, но надо за нимъ присматривать, не то онъ избалуется, распустится. Противъ парскаго строя онъ быль именно потому, что власть начинала терять свой серьезный, деловитый характеръ... Хозяинъ быль изъ рукъ вонъ плохъ, и нуженъ былъ новый хозяинъ, болъе толковый и практичный. Революція только доказала правильность его подозрительности къ народу и солдату: и онъ жадно ловить признаки народной распущенности, чтобы убъдить и себя и другихъ въ необходимости рёшительныхъ мёръ. Онъ пытается побудить къ этому Правительство даеть записку, гдв, на ряду съ мврами, не вызывающими сомнёнія, имеются такія меры, какъ милитаризація желізных дорогь... И тонъ всей записки таковъ, что Керенскій вынужденъ хранить ее въ строжайшей тайнв, такъ какъ достаточно, чтобы о ней прослышали - и Корниловъ ни минуты не могь бы остаться на своемъ посту. Но Корнилова не убъждають увъренія Керенскаго, что Правительство тоже стремится къ твердой власти, но лишь опираясь на народъ... Это совсвиъ не то, что понимаетъ генералъ Корниловъ. Для Керенскаго ясно — Учредительное Собраніе было ни чемъ инымъ, какъ большимъ всероссійскимъ комитетомъ, съ тъми же тенденціями, стремленіями и лицами и съ твми же возможностями... Поэтому нельзя порывать съ маленькими комитетами. Но Корниловъ склоненъ къ иному выводу — тогда надо подготовить независимость власти и отъ боль-IIIOPO ROMETETA.

### 3. Конфликтъ.

Ходъ событій быль таковъ. Посл'є паденія Риги Савинковъ отправился въ Ставку, между прочимъ, съ требованіемъ, чтобы къ Петрограду были придвинуты надежныя войска. Савинкову, какъ ему казалось, удалось, посл'є н'єкоторыкъ треній, добиться полнаго единодушія со Ставкой.

Но 26-го августа, уже послѣ возвращенія Савинкова въ Петроградъ, изъ Ставки пріѣхалъ В. Львовъ, бывшій оберъ-прокуроръ синода, и отъ имени Корнилова предъявилъ Керенскому требованіе о томъ, чтобы въ Петроградѣ было объявлено военное положеніе, чтобы Правительство передало всю полноту военной и гражданской власти Верховному Главнокомандующему, при чемъ до образованія новаго правительства всѣ вѣдомства должны были управляться товарищами министровъ, и чтобы Керенскій и Савинковъ немедленно выѣхали сами въ Ставку. Требованія Львовъ изложилъ въ письменной формѣ.

Керенскій тотчасъ снесся съ Корниловымъ по прямому проводу. Корниловъ подтвердилъ, что Львовъ дъйствовалъ по его полномочію, и что онъ, настаивая на немедленномъ ръшеніи вопроса, ожидаетъ пріъзда въ Ставку Керенскаго и Савинкова.

Немедленно послѣ этого Львовъ былъ арестованъ. Правительство облекло Керенскаго чрезвычайными полномочіями. Корнилову была послана телеграмма о его смѣщеніи, а 27-го августа Керенскій издалъ воззваніе къ населенію о событіяхъ, а Корниловъ издалъ прокламацію противъ Правительства, утверждая, что Правительство дѣйствуетъ въ согласіи съ планами германскаго штаба.

Трудно установить, что именно произошло между дъйствующими лицами.

Несомивнию, общимъ было стремление сказать какое-то новое слово, соотвётствующее всей тревогь и смятенію страны, найти выходъ. Керенскій въ день моего прівзда говориль, что онъ решилъ ввести въ арміи дисциплинарныя взысканія. В роятно, онъ готовъ быль предложить Правительству и другія решительныя мъры, подготавливая къ нимъ партіи и представительные органы демократіи. Но именно въ последнемъ было его отличіе отъ Савинкова, который считаль и излишнимь и вреднымь тратить силы на сговоръ и убъждение всякихъ наивныхъ, неопытныхъ комитетчиковъ и считаль, что Правительство въ правъ воспользоваться тяжелымъ военнымъ положениемъ и взять на себя отвётственность за рёшительные шаги къ оздоровленію тыла и фронта, идя даже на разрывъ со всёми совётами и комитетами. Корниловъ былъ самъ убъжденъ, да и не могъ не убъдиться подъ вліяніемъ разговоровъ Савинкова и Филоненко, что Керенскій слабый человъкъ, что Правительство, въ значительной его части неспособно что-либо сдёлать; поэтому персональныя измёненія въ Правительстве ему казались первостепеннымъ дёломъ на ряду съ измъненіемъ и самаго принципа власти — полной независимости отъ партій и комитетовъ.

Были моменты, когда всё дёйствующія лица вёрили въ то, что они дёйствують не только въ одномъ направленіи, но одинаково рисують себё и самый методъ дёйствія. Происходило это оттого, что неумёніе технически наладить работу характеризовало всёхъ главныхъ дёйствующихъ лицъ. Кромё того, главнымъ посредникомъ въ переговорахъ былъ Савинковъ. Но онъ

цёниль лишь динамическій моменть — готовность кь движенію вь опредёленную сторону — и относился довольно равнодушно къ «деталямь»: напр., онъ быль увёрень, что столковался съ Керенскимь относительно существа записки, о котсрой я уже упоминаль, въ то время какъ она оказалась полнёйшей неожиданностью для послёдняго. Поэтому и теперь онъ довольствовался своими переговорами въ Петроградё и въ Ставке, находя, что онъ вездё «столковался». И какъ же не находить ему этого, если ему удалось добиться своего — двинуть къ Петрограду войска, которыя должны были обезпечить Правительству полную независимость.

Это ему казалось важное всего. Движеніе 3-го коннаго корпуса происходило, несомновню, по его иниціативо: иниціатива исходила нео Петрограда, но Керенскій относился ко этому лишь како ко обычной моро во порядко управленія, не придавая никакого особаго значенія, даже не думая много объ этомо, между томо како для Савинкова это было началомо или обстановкой своеобразнаго заговора противо всесилія комитетово. Пусть будеть сила, тогда Правительство сумоветь говорить иначе.

Но въ Ставкъ дъйствовалъ еще Филоненко. Несомнъно, это была неизмъримо меньшая фигура по сравненію съ прочими дъйствующими лицами. Но Филоненко, быть можеть, болъе другихъ ясно видълъ и твердо зналъ, чего хотълъ. Онъ, еще будучи комиссаромъ въ арміи, говорилъ даже не особенно близкимъ людямъ, что хочетъ быть министромъ иностранныхъ дълъ, и набиралъ своихъ сторонниковъ. Верховное комиссарство было только ступенью къ власти, къ которой онъ шелъ неуклонно, но въ послъднее время, быть можетъ, нъсколько торопливо. Те-

перь же Филоненко уже предвкушалъ, что въ порядкъ готовящихся перемънъ онъ можетъ достичь тъхъ постовъ, къ которымъ его давно тянуло. Но онъ уже давно опасался, что около Корнилова, той оси, вокругъ которой, по планамъ Савинкова, долженъ былъ произойти переворотъ, стали орудовать другія лица, которыя тянули въ такую сторону, гдъ уже не было мъста для Филоненко. И онъ поднимаетъ тревогу изъ-за Лукомскаго, настаивая на его удаленіи.

Но какъ разъ въ моментъ, когда Савинковъ прібхаль со своимь планомь движенія войскь, рти круги стали брать верхъ надъ Корниловымъ. Последній, страннымъ обравомъ, становится пассивнымъ, податливымъ. Ясно, что онъ попрежнему раздражень и негодуеть. Онъ, возможно, не хочеть быть только выполнителемъ намереній такого слабаго, такого подлающагося толив Правительства. Но онъ еще менве готовъ орудіемъ фантастическихъ бывшаго террориста, быть можетъ. ишушаго только новыхъ впечатлёній. Собственной линіи поведенія онъ, однако, не имбеть и отдается во власть окружающихъ вліяній, быть можеть, просто потому, что «Не все ди равно»...

Но вруги въ Ставкъ, Аладынъ, Завойко, Лукомскій, знаютъ, чего хотятъ. Для Керенскаго вывозъ войскъ къ Петрограду былъ только простымъ актомъ осторожности, мъры для защиты порядка и власти противъ возстаній и безпорядковъ, какъ опора и для Правительства и для поддерживающихъ его комитетовъ. Для Савинкова это было однимъ изъ заговоровъ развертывающейся революціи, нуждающейся въ сильной власти и сметающей все слабое, вялое, неспособное революціонно-властно править госу-

дарствомъ-сила, обезпечивающая Правительство и противъ комитетовъ. Для Ставки это было своеобразнымъ похоломъ за землю и волю для тъхъ, кто потерялъ ее во время революціи, карательной экспедиціей на красный революціонный Петроградъ, силой противъ комитетовъ и Правительства. Они поняли, что Савинковъ и Керенскій, котораго они ошибочно соединяли. хотять совершить какой-то перевороть при помоши Ставки. Этого только и нужно было. Они торопливо соглашаются на всв требованія и условія: и о непосылкъ дикой дивизіи и о неназначеніи команіующимъ корпусомъ мова... Они пользуются даже нѣсколько комичной фигурой самочиннаго «спасателя отечества» В. Львова, который, въ общемъ, тоже говорилъ о какомъ-то переворотъ, и спъщать при его посредствъ, вызвать Керенскаго и Савинкова въ Ставку. Они увърены, что тъ пріъдуть, не могуть не прівхать: выль они сами затыяли все двло, а, главное, на всёхъ путяхъ къ Петрограду уже стоять надежныя войска подъ командой Крымова, въ томъ числъ и дикая дивизія.

Но туть разногласіе обнаружилось. В. Львовь привезь атмосферу Ставки въ боле точной передачь, чемъ Савинковь, и Керенскій сразу почувствоваль целую пропасть, отделяющую его политику оть предположеній Ставки. Но туть и Савинковь поняль, что Ставка идеть своимъ собственнымъ путемъ, и произощель разрывъ.

Третій конный корпусь сталь двигаться по соглашенію. Но теперь Савинковъ увидёль, что онь идеть только по волё одной Ставки, внё контроля Керенскаго и его собственнаго. Послёднее особенно важно, ибо туть, быть можеть, разгадка всего конфликта. Для Керенскаго это не такъ страшно, ибо онъ въ заговоры самъ

не особенно въритъ и имъетъ, на кого опереться. Но — Савинкову, не на кого больше опереться: вёдь онъ самъ — заговоршикъ, подстроившій заговоръ противъ самого себя, такъ какъ, конечно, если власть въ Петроградъ перейдеть къ Лукомскимъ, то первымъ будеть сметенъ бывшій террористь. Теперь уже для Савинкова ръшительно все равно, что говорить Ставка, Львовь, Корниловъ. Дело въ томъ, что корпусъ надвигается. Надвигаются казаки, о которыхъ съ такимъ уваженіемъ всегла говорилъ Савинковъ. и онъ уже ясно видить картину входа казаковъ въ Петроградъ и слишкомъ корошо знаетъ последствія такого входа. Но Ставка и не скрываеть своихъ намъреній. Она, не стёсняясь, заявляеть, что она иначе думаеть, чёмъ Правительство, и не собирается болве следовать его лирективамъ.

Я живо помню настроенія, которыя были у насъ, когда конфликтъ разразился, когда была послана телеграмма Керенскаго о смъщении Корнилова и телеграмма Корнилова съ обвиненіями Правительства въ томъ, что оно служитъ на пользу германскому штабу. Мнв кажется, что Керенскій не точно воспринималь эти настроенія: онъ черезъ нісколько місяцевъ послі событій, вы своей книгі, жаловался, что были часы, когда онъ былъ всеми покинутъ... Но пустынность Зимняго Дворца объяснялась просто: во главъ борьбы съ Корниловымъ сталъ военный губернаторъ Петрограда Савинковъ, и, конечно, онъ никого не могъ привлечь. Все комитетское — естественно отшатнулось отъ него. Все противо-комитетское — пассивно, выжидало событій, если только не могло активно присоединиться къ Корнилову. Я самъ, для очистки со-

въсти, предложилъ Савинкову использовать меня въ качествъ простого офицера, но я быль радъ, когда онъ отказался отъ этого, и я могъ почти совсвиъ отойти въ сторону, если не считать заботь о стверномъ фронтъ. Вст мы были словно оглушены отчанніемъ, что совершилась драма, разрушающая все. О степени оглушенія можно судить по тому, что даже послъ всенароднаго разрыва Ставки и Правительства делались попытки найти какое-то примиреніе. Между прочимъ, я самъ нёсколько часовъ носился мыслью о томъ, чтобы во главъ Правительства сталъ Савинковъ, если только Ставка согласится признать его. Но это, конечно, было явно безнадежно, или поздно, какъ сказалъ Степунъ. И въ концъ концовъ оставалось только рисовать себъ картину сгоранія фронта и гибели послъднихъ остатковъ организованности.

Положеніе Правительства казалось тяжкимъ, если не безнадежнымъ. На всёхъ подступахъ къ Петрограду стояли войска Ставки. Штабы всёхъ фронтовъ были обезпечены для Корнилова. Въ Петроградъ, въ Зимнемъ Дворцъ, одиноко сидъть Керенскій, покинутый всёми. Солдаты петроградскаго гарнизона не хотёли никуда выходить. Казалось, вся формальная, цифровая сторона была за Ставку.

Но это были расчеты формальной стратегіи, не учитывающей духа войскъ. И я быль правъ, когда говориль Керенскому, что ни одного шанса не имъетъ выступленіе Корнилова. И такъ было видно, что поворотъ Керенскаго былъ очень крутъ и связанныя съ нимъ мъры съ трудомъ проводились въ жизнь, при постоянномъ давленіи на представительство солдатскихъ массъ. Все же онъ былъ осуществимъ. Корниловскій же поворотъ былъ уже тъмъ непріемлемъ, что онъ

былъ совершенно безнадеженъ. Даже если бы удалось занять Петроградъ и всецвло овладвть всвии штабами фронтовъ, — они не могли бы справиться съ арміей, гдв все активное, говорящее и двйствующее было бы единымъ фронтомъ противъ новой власти. Ввдь даже если бы все офицерство единодушно поддержало новое правительство — оно ничего не могло бы сдвлать, такъ какъ солдаты съ особымъ недовъріемъ отнеслись бы къ своимъ начальникамъ, вдругъ возвратившимся съ пляжа въ роту... Въ лучшемъ случав, при наиболве организованной акціи всвхъ анти-революціонныхъ силъ — фронтъ сгоръть бы въ пожарв внутренней борьбы. Но и этого не было.

Въ этомъ я убъдился прежде всего по событіямъ, разыгравшимся на съверномъ фронтъ. Ставка недальновидно считала достаточнымъ завъриться въ симпатіи Клембовскаго для того, чтобы считать фронтъ своимъ. Но она упустила изъ виду Савицкаго... Упустила изъ виду просто потому, что никто Савицкаго и не зналъ. Но въ минуту конфликта унтеръ-офицеръ Савицкій оказался сильнъе Главкосъва Клембовскаго.

Я уже упоминаль, что, послё перваго разговора съ Керенскимъ, я отправился на телеграфъ сноситься съ сёвернымъ фронтомъ. Эти сношенія только подтвердили, что Ставка уже рёшилась на какой-то ударъ. Сперва я долго не могъ добиться соединенія съ кабинетомъ главнокомандующаго, такъ какъ мнё все отвёчали, что занято Ставкой. Наконецъ, соединеніе дали. Въ очень сдержанныхъ и туманныхъ выраженіяхъ я далъ понять, что между Ставкой и Правительствомъ создались нёкоторыя затрудненія, которыя даютъ поводъ Правительству опа-

саться неосторожныхъ шаговъ со стороны Ставки. Правительство надвется, что Клембовскій постарается оградить фронть оть внутреннихъ потрясеній, и было бы радо, если бы онъ сообщиль Ставкъ о своемъ намъреніи дъйствовать въ согласіи съ лирективами Правительства. Клембовскій отвітиль, что его положеніе очень трудное, такъ какъ изъ Ставки онъ получаетъ какъ разъ противоположныя указанія... Потомъ онъ началъ говорить о томъ, что молитъ Господа Бога оградить фронть отъ ужасовъ гражданской войны и пр. Я счелъ безполезнымъ распространяться дальше, такъ какъ все еще въриль, что конфликть удастся ликвидировать. На другой день, когда разрывъ оформился, я еще разъ соединился съ нимъ и просилъ, чтобы онъ подтвердиль, что признаеть авторитеть правительственной власти. Клембовскій не даль такого завъренія... Въ минуту начала гражданской войны — онъ оказался не съ Правительствомъ, значитъ — противъ Правительства.

Признаюсь, я быль въ тревогѣ за сѣверный фронтъ. Тревога моя объяснялась тѣмъ, что такой поворотъ дѣла заставалъ насъ совсѣмъ неподготовленными, а, значитъ, неподготовленными всѣ правительственныя и демократическія силы. Я зналъ, что въ Псковѣ центромъ всѣхъ демократическихъ организацій являлся мой комиссаріатъ. Псковскій совѣтъ былъ весьма слабенькій: единственно энергичный, но очень еще юный его предсѣдатель, трудовикъ Савицкій вошелъ въ мой комиссаріатъ начальникомъ одного изъ отдѣловъ; съ его уходомъ, въ совѣтѣ доминирующее положеніе занялъ никто иной, какъ генералъ Бончъ-Бруевичъ, очаровавшій весь совѣтъ своей усидчивостью въ немъ и умѣвшій польвоваться совѣтомъ, какъ угодно. Фронто-

вого комитета въ Искова не было. Быль только «Коморсъвъ» для техническихъ сношеній армейскихъ комитетовъ со штабомъ фронта, но не имъвшій никакой политической роли. Быль еще комитетъ объединенныхъ съверныхъ организацій, «Искоборсввъ», но тоже очень бледный, при чемъ его предсъдатель тоже вошелъ сотрудникомъ въ мой комиссаріатъ. Принимая во вниманіе, что Войтинскій быль однимь изъ лидеровъ Петроградскаго Комитета, — безспорно, мой комиссаріать быль непререкаемымь центромь демократической общественной жизни въ Исковъ въ то время. Поэтому, если мы были неподготовлены — то не быль подготовлень никто. Между тъмъ, я быль на фронть около двухь мъсяцевь и если иногда упоминаль объ опасности справа, только для того, чтобы нещадно высмъивать и вышучивать этоть излюбденный большевистскій аргументь. То же, съ еще большей силой, дълалъ Войтинскій. Ни разу, не только при обсужденіи конкретныхъ мёръ, мы не считадись съ опасностью справа, но даже въ разговорахъ между собой не упоминали этого вопроса. Вопросъ о нашей самозащитъ — стоялъ абсолютно внъ поля нашего зрънія. Думать о самозащить противъ Клембовскаго мнв казалось такъ же нелёнымъ, какъ думать о самозащите противъ Войтинскаго. Мы вполнъ искренно въ этомъ отношеніи довъряли штабу и главнокомандующему, даже не интересуясь, какія части стоять Псковъ, надежны ли онъ или нътъ. Бончъ-Бруевичъ мнъ лично былъ всегда непріятенъ, но, разъ главнокомандующій считаль его подходящимъ для роли начальника гарнизона, я не считаль себя въ правъ возражать противъ этого. Такимъ образомъ, если бы штабъ котълъ арестовать насъ, онъ могъ бы сдёдать это въ любую

минуту при помощи горсточки солдать, при чемъ сразу были бы обезглавлены всв общественныя организаціи въ Псковъ.

Естественно, получивъ недвусмысленный отвътъ отъ Клембовскаго и зная, что около него имъется энергичный, не скрывающій своихъ симпатій генераль-квартирмейстеръ Лукирскій, я былъ очень обезпокоенъ, тъмъ болье, что, по несчастной, какъ мнъ казалось, случайности, мы съ Войтинскимъ оба оказались въ Петроградъ. Тъмъ болье, что Ставка успъла предупредить Клембовскаго раньше насъ. И около Пскова стоялъ З-ій конный корпусъ.

Я телеграфироваль Савицкому, назначая его оть имени Керенскаго своимь замъстителемь. На другой день уже онъ вызваль меня къ аппарату и сталъ жаловаться на неопредъленность позиціи Клембовскаго. Въ серединъ разговора онъ прерваль сообщеніе словами, что ему мѣшають говорить, не дають пользоваться телеграфомъ. Но черезъ нѣсколько минуть онъ возобновилъ разговоръ и сказаль, что получилъ возможность вести бесѣду со мной, комиссаромъ сѣвернаго фронта, только послѣ того, какъ пригрозилъ ванять телеграфъ своими войсками.

Если Клембовскій еще колебался, то гариизонъ, подобранный самимъ Клембовскимъ, не комебался ни минуты. Савицкій, мало кому дотолѣ извѣстный, назначенный по телеграфу въ моментъ конфликта, могъ увѣренно обратиться къ любой кучкѣ солдатъ — пѣхоты, казаковъ, ординарцевъ и даже юнкеровъ — съ любымъ приказомъ, хотя бы дѣло шло объ арестѣ Главнокомандующаго, — и приказъ неукоснительно былъ бы выполненъ. Офицеръ на телеграфѣ хотѣлъ запретить ему сноситься со мной — но явно враждебное отношеніе къ этому запрету со стороны телеграфистовъ и со стороны охраны телеграфа заставило отмънить приказъ. И Савицкій сталъ полнымъ хозяиномъ положенія. Въ слъдующій разговоръ, выяснивъ, что съ Клембовскимъ все же нельзя сговориться, онъ просилъ меня назначить временнымъ Главнокомандующимъ кого-нибудь иного. Я хотълъ назначить Лукирскаго. Но Савицкій настаивалъ, что положеніе еще настолько неопредъленно, что лучше назначить Бончъ-Бруевича. Я снесся по телефону съ Керенскимъ и въ формъ телеграммы передалъ приказъ о назначеніи Бончъ-Бруевича. Смъна Главнокомандующихъ произошла безъ всякихъ треній.

Но еще болье убъдительную картину увидълъ я въ самомъ третьемъ конномъ корпусъ. 30-го августа весь Петроградъ былъ еще полонъ слухами о наступленіи корниловскихъ войскъ. Въ штабъ округа намъ сообщили, что корпусу данъ приказъ начать сегодня наступление на самый Петроградъ. Между тъмъ, мы съ Войтинскимъ, наскучивъ сидъніемъ въ Петроградъ, ръ шили на автомобилъ ъхать въ Исковъ. Керенскій отговариваль меня, увіряя, что я неминуемо попаду въ руки корниловцевъ, и что, во всякомъ случав, надо подождать возвращения отправившагося наканунъ къ Крымову полк. Самарина. И мы съ Войтинскимъ даже заколебались, не ъхать ли кружнымъ путемъ, черезъ Гдовъ... Но такъ какъ автомобиль былъ не особенно крепкій, то, въ конце концовъ, повернули на прямой путь — черезъ Гатчину и Лугу, въ какой-то интуитивной увъренности, что никакой опасностью корниловцы намъ грозить не могутъ.

Въ Царскомъ селъ (были слухи, что Царское уже занято) — никого. Въ Гатчинъ — никого. Около станціи Преображенской нашъ

автомобиль быль остановлень кавалерійскимь разъбздомъ. Мы, въ некоторой тревоге, назвали себя. Видя колебанія разъёзда, я разразился рёзкими нападками на смутьяновъ, велущихъ гражданскую войну, въ то время какъ конница нужна на фронтв противъ противника, и приказаль шофферу вхать дальше. Провхавь версту, мы увидали уже главныя силы: шла кавалерія, артиллерія, пѣхота — всего отрядь въ нѣсколько тысячь. Колебаться было поздно, и нашъ автомобиль въбхаль въ отрядъ. Вдругъ, въ кучкъ нъсколькихъ офицеровъ я узналъ предсъдателя лужскаго комитета. Онъ подъёхаль ко мнв. и сразу выяснилось недоразумьніе. Отрядъ состояль изъ частей лужскаго гарнизона, который, узнавъ отъ перебъжчиковъ о предполагаемомъ на сегодня наступленіи третьяго коннаго корпуса, стоявшаго въ нёсколькихъ верстахъ отъ Луги, въ экстренномъ ночномъ собраніи призналъ свои силы недостаточными для обороны и ръшилъ отступать на Петроградъ для соединенія сь правительственными войсками.

— Гдъ же корниловцы?

— Въроятно, уже прошли Лугу и идутъ за нами, а, можетъ быть, въ Лугъ.

Мы все же повхали дальше. По дорогв до Луги — никого. Въ Лугъ — тихо и спокойно и къ превеликой радости обывателей, ни одного солдата на улицъ. Разспросами узнали, что штабъ корпуса расположился въ шести верстахъ отъ Луги, въ сторонъ отъ шоссе. Такимъ образомъ, путь на Псковъ былъ для насъ открытъ. Но Войтинскій не былъ удовлетворенъ. Онъ былъ убъжденъ, что тутъ какое-то недоразумъніе, и его надо выяснить. Если же штабъ корпуса, дъйствительно, замышляетъ что-либо противъ Правительства, то ясно, что онъ не на-

дъется на солдатъ, и мы сумъемъ немедленно арестовать его. Я согласился, и мы повернули по проселочной дорогъ. Добрались до деревни, гдъ долженъ былъ находиться штабъ корпуса. Пусто. Спрашиваемъ жителей — оказалось, что рано утромъ казаки снялись съ мъста и отправились въ сторону, противоположную отъ Петрограда, кажется, на Дно, при чемъ, уходя, казаки говорили, что они въ одинъ день собираются пройти верстъ 70. Это было уже бъгствомъ, и даже паническимъ. При этихъ условіяхъ гнаться за корпусомъ было безцъльно, и мы, послали записку лужанамъ, чтобы тъ прекратили свое «отступленіе на Петроградъ», и телеграмму въ Петроградъ о томъ, что оборона противъ корниловцевъ болъе не нужна.

# 4. Послъ дъла Корнилова.

Болье детальныя свыдынія о состояніи корниловскаго корпуса мы получили въ Псковъ. Въ первый же день нашего прівзда намъ сообщили, что въ Псковъ находится одинъ изъ въроятныхъ главныхъ сторонниковъ Корнилова генераль Красновь. Его Корниловь вызваль экстренно въ Ставку какъ разъ передъ конфликтомъ съ Правительствомъ и въ день конфликта назначиль его командиромъ третьяго коннаго корпуса, такъ какъ Крымовъ долженъ былъ взять командованіе всёми отрядами, оперирующими противъ Петрограда. Ясно было, что Красновъ не могь не быть посвящень во всв тайны заговора. Савицкій все же не рышился его арестовать, предложивъ генералу не важать изъ города. После короткой беседы съ Красновымъ, я предложилъ ему немедленно принять командование корпусомъ и скорве приво-

дить его въ порядокъ. Кажется, самъ Красновъ быль нёсколько изумлень такимь оборотомь пъла... Но я всемъ виленнымъ уже былъ убъжденъ, насколько правильной была наша позиція полнъйшаго равнодушія ко всякимъ планамъ справа — реальной опасности тамъ не было, и можно было надъяться, что послъ урока корниловскаго возстанія никто не подумаеть повторять его. Красновъ потомъ довольно часто приходиль къ намъ, показывая свои приказы и пр. Онъ разсказывалъ, что никогда, послъ самыхъ тяжкихъ боевъ, ему не приходилось видёть такой полной дезорганизаціи и разстройства, какъ въ этомъ образцовомъ корпусъ, послѣ его похода на Петроградъ; все перепуталось, смѣшалось, растянувшись, разбредшись на протяжении отъ Луги до Витебска. Намъ тоже пришлось имёть много хлопоть съ этимъ корпусомъ, такъ какъ приходилось съ величайшимъ трудомъ уговаривать солдать встать подъ команду своихъ офицеровъ.

Мы достигали только формальныхъ зультатовь: офицеровь перестали массами арестовывать... Но авторитеть команднаго става быль навсегда уничтожень. Солдатская масса, увидъвшая, какъ генералъ, Верховный Главнокомандующій, пошель противь революціи, почувствовала себя со всёхъ сторонъ окруженной измёной, а въ каждомъ человеке, носящемъ погоны, предателя. И тоть, кто разубъждаль ее въ этомъ — казался ей тоже предателемъ. И тотъ же генералъ Даниловъ, который недавно хвалился, что армія его превращается въ военный университеть, говориль теперь, что армія свалилась въ пропасть, и положение стало такимъ же тяжкимъ, какъ было три мъсяца тому назалъ.

Прежде всего, самъ командный составъ окавался совершенно сбитымъ съ толку. Характерную въ этомъ смысдё фигуру представляль ген. Черемисовъ, назначенный Главнокомандующимъ Съвернаго Фронта на смъну «совътскому» Бончъ-Бруевичу. Онъ всегда сдыль дъвымь генераломъ, и Исполнительный Комитетъ выдвигалъ его усиленно на высовіе командные посты, такъ что Керенскому съ трудомъ удавалось отстоять «своего» Корнилова передъ натискомъ сторонниковъ Черемисова. Теперь, послъ паденія Корнилова, выдвижение Черемисова было неизбъжнымъ. Вотъ образчикъ его линіи поведенія.

Въ Псковъ прівхадъ Виленкинъ для того, чтобы просить Черемисова не брать изъ 5-ой армін броневой дивизіонъ, который своею нацежностью составляль опору штаба и комитета во всёхъ затруднительныхъ случаяхъ. Черемисовъ отказался и разразился упреками по адресу комитета.

- Вы придерживаетесь слишкомъ правой линіи поведенія. Поэтому солдаты не дов'вряють вамъ, и вамъ нужна воинская сила. Будьте немного лъвъе и тогда обойдетесь безъ всявихъ броневыхъ дивизіоновъ.
- Самый правый въ комитетъ я, отвътиль Виленкинъ. Что же касается другихъ, то если сложить года, проведенные членами комитета на каторгв за левизну ихъ убъжденій, получится число большее, чемъ число вашихъ летъ, г. генерадъ. И если бы запача теперь была въ томъ, чтобы быть девымъ и нодыгрываться подъ настроенія массь, то я давно сиділь бы здісь на вашемъ мъстъ, внесенный на рукахъ солдатъ.

Тотъ же Черемисовъ въ Ревель, на вопросъ матросовъ, нужна ли въ арміи дисциплинарная власть, заявиль, что, по его мивнію, армія можетъ побъждать и безъ такой власти, такъ какъ его корпусъ подъ Галичемъ доказалъ, что и свободная армія можетъ совершать подвиги.

Ревельское посъщение мит очень памятно. Впервые мив пришлось столкнуться со стихіей чистаго большевизма: матросскія собранія состояли на девять десятыхъ изъ однихъ большевиковъ. Моей задачей было защищать передъ ними Временное Правительство. Понятно, нужна была величайшая осторожность. Но я чувствоваль всю тщету попытокь, такь какь само слово «Правительство» создавало какіе-то электрическіе токи въ заль, и чувствовалось, что волны негодованія, ненависти и недов'єрія сразу захватывали всю толиу. Это было ярко, сильно, страстно и непреодолимо и сливалось въ единодушный вопль: «Долой». И я склоненъ считать величайшимъ моимъ ораторскимъ подвигомъ, что мив удалось сказать рвчь до конца. — При возвращени нашемъ изъ Ревеля нашъ поъздъ — повздъ Главнокомандующаго фронтомъ облеплялся дезертирами, которыми были полны станціи, и которые взлізали даже на врыши, откуда ихъ съ трудомъ сгоняли.

Та же картина была на фронтъ. Иногда намъ приходилось переживать просто трагическія минуты, когда изъ штаба дивизіи передавались но аппарату телеграммы: «Солдаты такого-то полка оставили позиціи и пошли въ тылъ по направленію къ штабу дивизіи»... Черезъ четверть часа: «Къ солдатамъ полка, оставившаго позицію, присоединились такіе-то и такіе-то сосъдніе батальоны и всъ вмъстъ идутъ къ штабу дивизіи.» И такъ далъе, черезъ каждые полъ, а то и четверть часа. Правда, въ концъ концовъ какъ-то всъ эти бунты и уходы кончались сравнительно мирно. Но ясно было — арміи уже

не существовало. Но надвинулась опасность, что пассивное сопротивление замёнится активной борьбой съ Правительствомъ подъ эгидой большевиковъ, которые вдругь подняли головы и почувствовали себя полными хозяевами въ арміи: «Не мы ли говорили, что генераламъ и офицерамъ нельзя довърять»... Низшіе комитеты стали превращаться въ большевистскія ячейки. Всякіе выборы въ армін давали изумительный прирость большевистскихь голосовъ. При этомъ нельзя не отмътить, что лучшая, наиболъе подтянутая армія не только на северномъ фронтв, но, быть можеть, на всемъ русскомъ фронтв — 5-ая — первая дала большевистскій армейскій комитетъ. Наиболее дезорганизованная, имевшая во главъ наибодъе дъвый комитетъ — 12-ая дольше всёхъ и мужественнёе всёхъ сопротивлялась большевикамъ, действуя даже съ оружіемъ въ рукахъ.

Разруха на фронтъ увеличивалась политической разрухой въ Петроградъ. Тамъ чувствовалось, что лозунгь: «Войной на фронтъ купить миръ въ тылу и на фронтъ» — не далъ ожидаемыхъ результатовъ. На фронтъ была война, а только пораженія, и миръ международный отдалился еще болье. Въ тылу же уже явно грозила война. Поэтому демократическое совъщание поразило даже самихъ иниціаторовъ чрезвычайнымъ разбродомъ мысли. Даже представители одной партіи выступали по всемь вопросамъ не только разно, но діаметрально-противоположно. Мивній было такъ много, что ясно было, что мивнія ивть вообще. И что было дълать и говорить? Каяться всенародно въ своихъ и чужихъ прегръщеніяхъ, какъ Зарудный? Или воздерживаться по всёмъ вопросамъ, какъ председатель наиболее многочисленной фракціи.

Черновъ? Словомъ въ центръ полный разладъ и разбродъ. А справа? Ропотъ ворчанія, передаваемая шопотомъ клевета, медленное разъвданіе послъднихъ остатковъ авторитета власти, пафосъ озлобленнаго шипънія по угламъ. И лишь слъва консолидація силъ и настроенія.

Отчасти вина за последствія Корниловскаго дъла, несомивнио, падаетъ на Правительство. Какъ ни какъ, совершилось открытое возстаніе Верховнаго Главнокомандующаго противъ Правительства. Возстаніе окончилось неудачей. Но побъдители какъ бы стыдились своей побъды. Лишь после долгихъ переговоровъ и уговоровъ удалось убъдить Алексвева коть для виду арестовать Корнилова, который быль помещень въ Выховь подъ охраной своихъ върныхъ текинцевъ. Начатое судебное дъло тянулось безконечно... То же самое было и на периферіи. Штабъ съвернаго фронта пытался примкнуть къ возстанію. Но Клембовскій быль только смізщенъ, и потомъ мы же защищали его отъ нападокъ печати. Я помню, одинъ изъ комиссаровъ прислаль мив, когда я быль уже въ Ставкв. негодующую телеграмму на мягкость по отношенію къ возставшимъ и требовалъ немедленнаго суда и примъненія смертной казни. Я отвътиль ему чрезвычайно разкимъ выражениемъ моего негодованія за недопустимое вмішательство въ дъйствія судебной власти. Но если послъ большевистскаго возстанія въ іюдь месяць многіе находили, что необходимо было на страхъ массъ обрушиться карами на лидеровъ большевизма, не особенно разбираясь, кто правъ, кто виноватъ, то также законны были требованія суровой репрессіи теперь по отношенію къ тамъ, кто

быль съ Корниловымъ. Государственная власть, которая хотъла быть достойной этого имени, должна была желъзной рукой расправиться съ мятежниками, не останавливаясь даже передъневинной жертвой, лишь бы суровостью запугать массы, лишь бы не обратиться въ пугало, на которое уже не боялись садиться птицы. Это, можетъ быть, было бы злодъяніемъ, но такимъ, которымъ создается сильное Правительство. Керенскій не пошелъ на такое злодъяніе. Правъ онъ или нътъ?

# Часть третья Война въ странъ

### Глава первая.

### ОКТЯБРЬСКОЕ ВОЗСТАНІЕ.

## 1. Назначеніе въ Ставку.

Въ началѣ октября я въ Псковѣ получилъ телеграмму съ предложеніемъ немедленно пріѣхать къ Керенскому въ Ставку. Я приблизительно догадывался, о чемъ могла итти рѣчъ:
мои друзья изъ Петрограда уже предупреждали
меня, что Исполнительный Комитетъ выдвинулъ
мою кандидатуру въ Верховные Комиссары, да
и Керенскій говорилъ объ этомъ со мной. Но
я всякій разъ отклоняль это, считая, что самъ
Керенскій является никѣмъ инымъ, какъ комиссаромъ. Болѣе того, я находилъ, въ особенности послѣ поѣздки съ Черемисовымъ въ Ревель,
что и на фронтѣ можно обойтись безъ комиссара.

Такъ какъ въ телеграммѣ былъ назначенъ срокъ моего прівзда въ Ставку, а телеграмму я получиль съ опозданіемъ, то мнѣ пришлось вхать на автомобилѣ до ст. Невель и ловить ночной повздъ изъ Петрограда. Однако, я спѣшилъ напрасно, такъ какъ, прівхавъ, узналъ, что Керенскій опасно боленъ, и къ нему никого не допускаютъ. Прождавъ день и переговоривъ съ Духонинымъ и Вырубовымъ, я рѣшилъ оставить письмо и уѣхать. Но на слѣдующій день Керенскому было лучше, и онъ принялъ меня,

лежа въ постели. Я повторилъ мой отказъ. Онъ просилъ подождать его выздоровленія. Оказалось, что большія трудности встрѣтились въ налаживаніи отношеній съ новымъ комитетомъ въ Ставкѣ, состоявшимъ изъ представителей фронтовыхъ и армейскихъ комитетовъ. Комитетъ этотъ былъ образованъ отчасти по моей иниціативѣ — надо было какъ-нибудь вернуть къ Ставкѣ, котя бы дѣловое, довѣріе арміи; но отношенія съ комитетчиками какъ-то не налаживались, и меня котѣли заставить расхлебывать кашу, которую я заварилъ. На слѣдующій день, отчасти уступая уговорамъ Керенскаго и Духонина, отчасти же самъ заинтересовавшись техническимъ аппаратомъ Ставки, я согласился.

Керенскій произвель на меня впечатлівніе какой-то пустынностью всей обстановки и страннымъ, никогда не бывалымъ спокойствіемъ. Около него были только его неизмѣнные «адъютантики». Но не было ни постоянно раньше окружавшей толпы, ни делегацій, ни прожекторовъ. И не только въ Могилевъ - во время бользни — то же самое поразило меня и въ Петроградъ въ Зимнемъ Дворцъ. Появились какіе-то странные досуги, и я имъль ръдкую возможность бесёдовать съ нимъ по цёлымъ часамъ, при чемъ онъ обнаруживалъ какую-то странную неторопливость. И онъ не разъ повторяль, что съ нетерпениемъ ожидаетъ созыва Учредительнаго Собранія для того, чтобы, открывъ его, сложить свои полномочія и немедленно, во что бы то ни стало, уйти.

Между доводами противъ моего назначенія комиссаромъ въ Ставкъ, которые я выставлялъ Керенскому, былъ и тотъ, что я имълъ, какъ мнъ казалось, опредъленный планъ дъятельности

на фронтъ, но не зналъ, что дълать въ Ставкъ. И мнъ казалось, что понадобится не менъе двухъ мъсяцевъ, пока я осмотрюсь въ обстановкъ.

— Все равно, всякому другому придется еще болье, чвмъ вамъ, присматриваться къ обстановкъ. Вы, по крайней мъръ, не будете дълать заговоровъ.

Однако, первые выводы поспѣли значительно скорѣе. И въ двадцатыхъ числахъ октября я телеграфироваль въ Петроградъ о намѣреніи прі-ѣхать туда, такъ какъ необходимо переговорить о нѣкоторыхъ существенныхъ вопросахъ. Я отчетливо помню эти вопросы, и такъ какъ они составляли не только мое личное мнѣніе, но синтезировали настроенія какъ штаба, такъ и комитета, который, кстати сказать, оказался чрезвычайно благомысляще настроеннымъ, то мнѣ кочется нъсколько подробнѣе остановиться на нихъ.

1. Первымъ вопросомъ быль чисто политическій вопрось, о войн'в и мир'в. Было безспорно, что надо было поставить какой-то видимый предъль войнъ и дать понять народу, что Правительство серьезно озабочено пріисканіемъ способа закончить войну. Мнъ и очень многимъ казалось, что правительство не только ничего не дълаетъ въ этомъ отношении, но даже не считаетъ нужнымъ скрывать свое недружелюбное отношение во всякимъ разговорамъ о миръ. И въ то время, какъ мы въ Ставкъ ежедневно получали цёлыя груды телеграммъ, рисующихъ отчаянное положение фронта и полный разваль военной организаціи — Терещенко произнесь въ Совътъ Республики ръчь, гдъ доказывалъ, что, хотя противникъ готовъ протянуть руку къ миру, но мы-то еще повоюемъ. Я, правда, воспользовался прівздомъ Терещенко въ Ставку для того,

чтобы показать ему груды телеграммъ, полученныхъ въ день прівзда съ фронта, гдв все говорилось о необходимости немедленнаго мира, но онъ отнесся къ этому свысока — да и разговоръ нашъ длился всего около 5 минутъ. Я послалъ еще длинную телеграмму въ Петроградъ. мив казалось, что необходимо поговорить объ Тѣмъ болѣе, что мы знали, что этомъ лично. въ правительствъ былъ Верховскій, понимавшій необходимость рашительныхъ шаговъ къ миру. Но какъ разъ было получено извъстіе объ уходъ Верховскаго, при чемъ комментаріи связывали этотъ уходъ какъ разъ съ вопросомъ о мирѣ. — О Верховскомъ, какъ объ одномъ изъ наиболье блестящихъ молодыхъ офицеровъ, я слышалъ еще въ юнкерскомъ училищъ. Во время революціи я встр'єтиль его на румынскомь фронтъ, гдъ онъ велъ агитацію за необходимость наступленія. Я быль нісколько францированъ его первыми выступленіями въ качествъ военнаго министра. Но потомъ понялъ органическую правильность его позиціи. Онъ одинаково ярко и подно понимадъ неизбъжность и неотвратимость революціонных порядковъ, какъ несовивстимость ихъ съ техническими требованіями веденія войны. Отсюда выводъ — такъ какъ революціи отмінить нельзя, то надо постараться отмёнить войну. Или, во всякомъ случат. кореннымъ образомъ изминить ее. Но онъ не имълъ достаточнаго авторитета ни въ общественныхъ ни въ военныхъ кругахъ, чтобы быстро добиться не только согласія съ его взглядами, но — что было наиболье необходимымъ льйствія въ этомъ направленіи.

2. Въ связи съ принятыми военными кругами планами Верховскаго о сокращении армии, возникъ цълый рядъ стратегическихъ трудностей.

Командный составь рёшительно не зналь, какимъ образомъ справиться съ прежними задачами при меньшемъ количествъ солдатъ. Помню, одинъ изъ командующихъ арміей, когда пришло извёстіе о необходимости расформировывать третьи дивизіи, впаль въ отчанніе. Онъ вынуль планъ расположенія его войскъ и сталь показывать на планъ тъ «дыры», которыя обраауются на фронтъ, при намъченномъ расформированіи, и доказываль, что нъть никакой возможности заполнить эти дыры. Мнъ казалось, что положение не такъ стращно, такъ какъ было доподлинно извъстно, что на фронтъ противника было дивизій вдвое меньше. Кром'в того, мн'в казалось, что на переходное время надо было принять исходной точкой эрвнія, что у нась не имъется боеспособной арміи, не только въ смыслъ активныхъ операцій, но даже для защиты. Поэтому надо было принять решеніе при натиске со стороны противника отступать, нанося арьергардными боями возможно большія потери, атакуя во фланги... Но приготовить заранте отступленіе версть, быть можеть, на 200. Этимъ можно было выиграть время, необходимое для перестройки всей арміи. Сокращеніе арміи слъдовало поставить на радикальныхъ основаніяхъ, сведя ее, быть можеть, до 15-20 корпусовь, избраннаго состава, наполовину состоящихъ изъ офицеровъ, прекрасно снабженныхъ, вооруженныхъ. — Такимъ образомъ, дело шло ни боле ни менье, какъ о новой стратегіи и новой арміи. Я дълился своими мыслями съ Лухонинымъ и Дидерихсомъ и, въ общемъ, встретилъ одобреніе. Но, въ виду сложности связанныхъ съ этими планами техническихъ и политическихъ вопросовъ, я считалъ необходимымъ переговорить съ Керенскимъ и его помощниками.

- 3. Независимо отъ предположеній о постройкі новой арміи, мнів казалось, что давленіе, оказываемое старой арміей, слишкомъ мало и не соотвітствуетъ той динамической энергіи, которая была заложена въ ней. Какъ ни плохъ нашъ фронть, давленіе, оказываемое имъ на противника, значительно меньше, чімъ оно могло быть даже при существующихъ настроеніяхъ и дезорганизаціи. Развідка почти не производилась, и это было небрежностью не только со стороны солдатъ, но и со стороны команднаго состава. Поиски небольшихъ партій тоже отощли въ область преданій. На всі мои разспросы еще на фронті я получалъ неизмінный отвіть:
  - Нътъ желанія, нътъ настроенія.

Между темъ, было ясно, что въ войскахъ появились воинственные и грабительскіе инстинкты, появилась решительность и предпріимчивость, правда, направленная на объекты въ тылу, а не на фронтъ. Нельзя ли эту предпріимчивость направить на противника? Но было ясно, что этого недьзя быдо слёдать безъ матеріальнаго поощренія. Въ войскахъ роптали, что рабочіе загребають тысячи, въ то время, какъ солдать на фронтв должень быль довольствоваться своей несчастной пятеркой. Надо было предоставить солдатамъ подработать на фронтъ. И я предлагалъ назначить опредвленныя награды за военные трофеи, и при томъ очень крупныя награды несравнимыя съ теми жалкими четвертными билетами, которые изръдка наши штабы выбрасывали смелымь разведчикамъ и удачливымъ охотникамъ. Я предлагалъ установить тысячу рублей за одного пленнаго, пятьсоть рублей за винтовку противника, тысячу рублей за пулеметь, такъ, чтобы награда

служила достаточнымь стимуломь для пёлой партін охотниковь — не следуеть забывать, что въ то время жалованье рядового офицера было что-то около 200 рублей, жалованье товарища министра 1250 р. Мнъ дълали возраженія, что такія награды разорительны для казны. Но я указываль, что, даже если взять худшій въ финансовомъ отношеніи случай — что армія, прельстившись такими наградами, беретъ въ плънъ милліонъ солдать, то уплатить придется тогда милліардъ... Но въдь война была бы кончена сразу, при такомъ давленіи на фронтъ. Указывалось на безнравственность такой мёры... Но мнъ казалось правильнее направить инстинкты народа на вибшняго врага, чемъ допустить ихъ несдержанный разгуль на внутреннихъ отношеніяхъ.

4. Въ послъднее время Ставку занималъ вопрось о поддержаніи безопасности въ тылу и во всей странъ. Постоянно приходили извъстія о страшныхъ грабежахъ, разгромахъ имъній, разгромахъ желъзнодорожныхъ станцій и пр. Никакія моры не давали належнаго результата. такъ какъ сами охраняющія войска были такъ же ненадежны, какъ войска, творящія безобравія, и часто сами присоединялись къ безчинствамъ. Мив казалось необходимымъ поставить на очередь создание спеціальныхъ надежныхъ отрядовь изъ соціально-высшихъ классовъ. Миъ казалось, необходимо было создать возможно болье военных училищь, такъ какъ подъ этимъ видомъ легче всего было осуществить мфру. Я представлять себь, что въ каждомъ значительномъ городъ или около каждой значительной станціи должна быть одна школа прапоршиковь, которая должна была служить опорой порядка.

Керенскій самъ предполагаль каждыя дв'в неділи прі вжать въ Ставку. Но что-то его за-

держало въ Петроградъ. Поэтому я ръшиль вхать самъ. Духонинъ тоже высказалъ желаніе проъхать въ Петроградъ для переговоровъ съ Маниковскимъ, и мы условились, что, прівхавъ въ Петроградъ, я повліяю на Керенскаго, чтоби тотъ немедленно вызвалъ изъ Ставки Духонина.

2. Вовстаніе въ Петроградъ.

24 октября я прівхаль въ Петроградъ съ грудой всевозможныхъ докладовъ и матеріаловъ. Керенскій встрітиль меня въ приподнятомъ настроеніи. Онъ только что вернулся изъ Совіта Республики, гді произнесъ різкую річь противъ большевиковъ и былъ встріченъ обычными и всеобщими оваціями.

Ну, какъ вамъ нравится Петроградъ?
 встрътилъ онъ меня.

Я выразиль недоумѣніе.

 Какъ, развъ вы не знаете, что у насъ вооруженное возстаніе?

Я разсмъядся, такъ какъ улицы были совершенно спокойны, и ни о какомъ возстаніи не было слышно. Онъ тоже относился нъсколько иронически къ возстанію, котя и озабоченно. Я сказалъ, что нужно будетъ положить конецъ этимъ въчнымъ потрясеніямъ въ государствъ и ръшительными мърами расправиться съ большевизмомъ. Онъ отвътилъ, что его мнъніе такое же, и что теперь уже никакіе Черновы не помогутъ ни Каменевымъ, ни Зиновьевымъ... если только удастся справиться съ возстаніемъ. Но относительно послъдняго было такъ мало сомнъній, что Керенскій немедленно согласился, чтобы я вызваль Духонина въ Петроградъ, и я тотчасъ послаль соотвътствующую телеграмму.

Керенскій просиль меня отправиться въ Со-

вътъ Республики посмотръть, что тамъ дълается, и переговорить съ лидерами относительно опредъленности и ръшительности резолюціи.

Маріинскій Дворець быль переполнень. Кром'в членовь Сов'вта, вы кулуарахы и ложахы было много представителей «чиновнаго міра» и много военныхы. Было волненіе. Партіи сов'вщались по фракціямы, столковывались между собой... Но безрезультатно, такы какы эсеры провалили вы своей фракціи пятую по счету резолюцію и, повидимому, теряли надежду столковаться на чемы-нибуды. — Я, между прочимы, заговорилы о необходимости организоваты гражданскую оборону изы студенчества, но меньшевики отшатнулись оты меня, какы оты зачумленнаго.

— И такъ правительство надълало много глупостей, вы хотите еще бълую гвардію устраивать...

Но воть началось голосование резолюцій, въ темную, безъ предварительнаго сговора. Принятой оказалась резолюція, составленная Даномъ, о томъ, что Советь воздагаеть ответственность за возстаніе большевиковъ на правительство и на большевиковъ и предлагаеть передать дёло обороны отечества и революціи какому-то комитету спасенія, составленному изъ представителей городской Думы и партій. Я туть же сділаль выводъ, что такая резолюція составляєть ничто иное, какъ отказъ отъ поддержки Правительства, и высказаль предположение, что послёднее подасть въ отставку. Сообщивъ по телефону Керенскому резолюцію, я тотчась самь повхаль во Зимній Дворецъ. Керенскій быль въ изумленіи и въволнении и заявиль, что при такихъ условіяхъ ни минуты не останется во главъ Правитель-Я горячо поддерживаль его решение и вызваль по телефону Авксентьева и другихъ лидеровъ партій. Тѣ прівхали. Рѣшеніе Керен скаго ихъ страшно изумило, такъ какъ они считали резолюцію чисто теоретической и случайной и не думали, что она можетъ повлечь практическіе шаги. Особенно изумлялся Авксентьевь, когда Керенскій заявиль, что передаеть власть ему, какъ предсъдателю Совъта. Начались уговариванія и убъжденія, которыя продолжались всю ночь.

Къ утру Керенскій согласился остаться у власти. Но уже въ теченіе ночи возстаніе, не встрѣчая достаточно энерігичнаго сопротивленія, получило значительное развитіе. Я самъ быль крайне изумленъ, когда мой автомобиль въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Зимняго Дворца, на Милліонной, быль задержанъ какимъ-то страннымъ патрулемъ, который отправилъ меня въ казармы полка. Тамъ меня повели въ революціонный комитетъ, но сейчасъ же отпустили. Это были возставшіе, которые, однако, дѣйствовали крайне нерѣшительно. Я изъ дому протелефонировалъ объ этомъ въ Зимній, но получилъ оттуда успоконтельныя завѣренія, что это недоразумѣніе.

На утро, однако, стало ясно, что событія приняли такой обороть, что кризись власти не можеть разрѣшиться въ обычномъ порядкѣ: почти весь городь быль въ рукахъ возставшихъ. Керенскаго я засталъ въ Штабѣ. Онъ не спаль всю ночь и теперь собирался уѣхать. Мы проводили его. — Онъ поѣхалъ на своемъ собственномъ автомобилѣ съ адъютантами въ полновформѣ. Правительство и все тающая небольшая кучка штабныхъ военныхъ остались въ Зимнемъ Дворцѣ и въ Штабѣ. Я сѣлъ писать воззваніе къ арміи. Правительство, подъ предсѣдательствомъ Коновалова засѣдавшее въ Зимнемъ Дворцѣ, одобрило текстъ. Я немедленно самъ от-

правился на телеграфъ и отправилъ воззвание въ Ставку. Кромъ того, я соединился съ Духонинымъ, который уже ночью получилъ извъстія изъ Штаба о возстаніи. Духонинъ завърилъ меня, что приняты всъ мъры къ посылкъ войскъ въ Петроградъ, и что нъкоторыя части должны были уже немедленно начать прибывать. Я вернулся въ Правительство и сообщилъ о моихъ переговорахъ. Правительство обсуждало вопросъ о томъ, кого избрать генералъ-губернаторомъ Петрограда. Послъ нъкоторыхъ споровъ и колебаній, избрали Кишкина. Тотъ сейчасъ же началь совъщаться съ Багратуни и Пальчинскимъ.

Все это время по телефону приходили печальныя и тревожныя извёстія. Заняты вокзалы. Занять телеграфъ и телефонъ. Занять Маріинскій Дворецъ, и члены Совёта, собравшіеся туда, такъ какъ предполагалось засёданіе для пересмотра вчерашней резолюціи, изгнаны.

Вышелъ на площадь. Она охранялась юнкерами. Но, прислушиваясь къ разговорамъ, я убъдился, что юнкера разъбдены обывательскими разговорами и, во всякомъ случав, не проявляли энтузіазма въ выпавшей на ихъ долю задачв ващищать Временное Правительство. — Прошелся по улицамъ... Возставшіе приближались, но медленно и неръшительно. Мнъ показалось, что проявление энергіи съ нашей стороны могло бы изменить положение дель. Я никакъ не могь добиться въ Штабъ толковаго отвъта, дълается ли что-нибудь для борьбы или нътъ. Наканунъ Багратуни увърялъ меня, что Правительство имъеть силь болье, чымь достаточно. Онь сообщаль, что въ теченіе ночи будуть приняты міры къ тому, чтобы захватить штабъ возставшихъ, знаменитый военно-революціонный комитеть совъта. Теперь все время шли рѣчи о необходимости принять мёры къ освобожденію Маріинскаго Дворца и телефона. Но часы проходили, и дёло дальше разговоровъ не двигалось. Сознаніе бездівятельности и пассивности было такъ ощутительно и непріятно, что я предложиль самъ пойти освобождать Маріинскій Дворець и попросиль дать мнё для этого роту юнкеровъ.

Какъ разъ къ этому времени къ Зимнему Дворцу подошла знакомая мнѣ школа инженерныхъ прапорщиковъ, гдѣ я раньше преподавалъ. Съ согласія Штаба я взялъ одну роту подъ командой пор. Синегуба и, въ сопровожденіи нѣсколькихъ офицеровъ изъ военнаго министерства, направился по Морской улицѣ. Около Невскаго пр. меня встрѣтилъ П. М. Толстой. Онъ зналъ о моемъ проектѣ итти на выручку къ Маріинскому Дворцу и произвелъ «развѣдку»: оказалось, передъ Дворцомъ стоятъ броневики. Тогда я рѣшилъ ограничиться болѣе близкимъ объектомъ — телефонной станціей, освобожденіе которой тоже было очень важнымъ.

Подойдя въ телефонной станціи, я оставиль половину роты, не доходя до входа во дворъ, а съ другой половиной зашелъ дальше. Полуроты выстроились поперекъ улицы. Публика, которая, какъ обычно, сновала по тротуарамъ, извозчикъ — со всёхъ ногъ стали спасаться въ боковыя улицы, видя, что дёло подходитъ къ стычкъ. Морская мертвенно опустъла — никого, кромъ моихъ юнкеровъ. Изъ телефоннаго двора выбъжалъ прапорщикъбольшевикъ и, размахивая револьверомъ, сталъ разспрашивать, въ чемъ дъло. Я сказалъ, что пришелъ по приказу изъ Штаба смънить караулъ. Онъ отвътилъ, что добровольно не подчинится. — «Ну, такъ мы будемъ брать силой»...

Въроятно, съ точки зрънія достиженія

успѣха, мнъ надо было застрълить на мъстъ этого молодого прапорщика. Но я далъ ему убъжать во дворь, и тамъ онъ сейчась же крикнуль: «Въ ружье!» Во пворъ показались испуганныя, встревоженныя лица солдать. Я отделиль десятокъ юнкеровь и хотель направиться во дворъ. Но мив показалось, что задача можеть быть выполнена и безъ боя, что большевики, засъвшіе тамъ, сами сдадутся, увидя, что вся улица въ нашихъ рукахъ. Но вдругъ со стороны Маріинской площади затрещали выстрылы. Вмигь отъ моей роты юнверовь остались на улицъ только нёсколько человёкъ, остальные всё попрятались по подворотнямъ въ подъездахъ домовъ. Положеніе было не опасное, такъ какъ я, стоя все время на улицъ и сравнительно спокойно наблюдая за всей картиной, не слышаль, чтобы пули свистели мимо насъ. Но я не могъ определить, откуда именно идеть стрельба: съ крышъ, изъ оконъ? Кто стреляетъ? Какія меры нужно принять? Но стральба затихла, и юнкера стали понемногу смущенно появляться опять. Я подумываль уже о решительных действіяхь, но показался броневикъ, и опять тревога въ моихъ рядахъ. Однако, броневикъ тихо и спокойно прошедся нъсколько разъ мимо насъ по улицъ, а потомъ сталъ у воротъ телефона, направивъ на насъ пулеметы. Я решилъ снять осаду, такъ какъ чувствоваль, что мои юнкера смущены всей обстановкой, на и я потерялъ увъренность въ легкости выполнения задачи. Чтобы не подвергать опасности ту половину роты, которая стояла дальше, проводя ее въ строю мимо броневика, который могь открыть огонь по отступавшимъ, я повель ее кружнымъ путемъ — по Гороховой и улице Гоголя. Той же подуроть, которая стояла ближе въ Невскому, я черезъ офицера далъ приказъ немедленно возвращаться на Дворцовую площадь. Моя полурота вернулась благополучно. Но та, которая была ближе, была окружена на Невскомъ броневиками и значительнымъ отрядомъ большевиковъ и разоружена.

Такъ окончилась единственная, насколько я знаю, попытка активнаго сопротивленія большевикамъ.

Убъдившись на опытъ, что активная борьба вокругь Дворца почти невозможна, темъ более, что было очевидно, какъ таяли наши слабыя силы, и какъ сужалось кольцо большевиковъ, которые уже стали выглядывать у штабныхъ воротъ, я сдълалъ предложение, чтобы Правительство немедленно оставило Дворецъ. Я доказываль, что еще имъется полная возможность покинуть Дворецъ, не рискуя быть арестованными, и перейти въ другое помъщение, откуда уже организовывать борьбу. Слишкомъ пустынно было въ Зимнемъ Дворцъ и мертвенно. Конкретно, я предлагаль перейти въ Городскую Думу, гдъ, по телефоннымъ свъдъніямъ, собрались всв представители общественности, и гдв намфчался дъйствительный пентръ борьбы.

Но только Гвоздевъ соглашался со мной. Остальные члены Правительства рѣшительно отказались. И, быть можетъ, они были правы... Лучше было погибнуть въ пустынномъ Зимнемъ Дворцѣ и быть арестованными толпой ворвавшихся солдатъ, чѣмъ оказаться окруженными и поддерживаемыми тѣми, кто вчера еще винилъ Правительство въ томъ, что оно вызвало большевизмъ.

Вообще, въ Правительствъ было желаніе проявить упорство и мужество. Кишкинъ и Коноваловъ памятны своимъ подъемомъ и непрерыв-

нымъ благороднымъ жестомъ. Но болъе карактеренъ для обстановки и историческаго момента былъ Малянтовичъ. Онъ ничего не говорилъ, а только слушалъ. Его глаза скорбно сіяли. И было чрезвычайно ясно, что онъ прекрасно понимаетъ всъ причины событій, ясно видитъ послъдствія, но отчетливо сознаетъ безнадежность борьбы и страдаетъ отъ неспособности не только сдълать, но и вообще дълать что-нибудь для предотвращенія опасности...

Чтобы устранить всякія сомнѣнія, Правительство устроило закрытое засѣданіе и постановило оставаться во Дворцѣ и защищаться до послѣдней степени.

Между тъмъ, большевики подступали къ Дворцовой площади. У воротъ Дворца юнкера устроили баррикады изъ бревенъ и очистили всю площадь, такъ какъ были случаи разоруженія постовъ: къ юнкерамъ приближалась кучка людей, словно прохожихъ, останавливалась, схватывала винтовки и, угрожая револьверами, отнимала ихъ.

Темнъло. Въ рукахъ Правительства оставался только Зимній Дворецъ, пустынный, молчаливый — лишь на дворъ оставшіяся кучки юнкеровъ что-то шумъли, чего-то требовали, о чемъ-то совъщались. Выбрали депутатовъ «для того, чтобы выяснить намъренія Правительства». Къ депутатамъ вышло Правительство, кажется, въ полномъ составъ. Говорилъ Кишкинъ — съ подъемомъ, но мужественно и спокойно, что Правительство ръшило не покидать Дворца и оставаться въ немъ до послъдней возможности. Юнкера слушали, не возражали, но и не соглашались. Одинъ юнкеръ пытался было выразить готовность съ радостью умереть за Правитель-

ство, но явный холодь остальныхъ товарищей сдержаль порывъ.

Еще разъ соединился со Ставкой и переговорилъ съ Духонинымъ. Недоумъніе, почему войскъ нътъ еще въ Петроградъ .... Передалъ результатъ переговоровъ Правительству. Сообщилъ кому-то изъ министровъ, что собираюсь пробраться изъ Дворца въ городъ. Вышелъ на площадь, перелъзая черезъ неохраняемыя баррикады у воротъ. Около Александровскаго сада задержали... Показалъ свой старый офицерскій документъ — пропустили.

Отправился въ Городскую Думу, гдѣ быль оживленный бурлящій центръ общественной антибольшевистской работы... Выло крайне пріятно, почувствовать себя опять на людяхъ, не среди обреченныхъ. Всѣ помѣщенія полны народу. Много засѣданій. Много предложеній. Много бодрыхъ рѣшительныхъ словъ и увѣренныхъ лицъ.

Но воть съ Невы стали доноситься пушечные выстрелы, внося струйки какого-то леденящаго холода въ оживленный говоръ въ комнатахъ и корридорахъ. Стало понятно, что нельзя только концепція говорить и спорить и строить борьбы. Нужно сразу немедленно что-то дълать. И какъ-то сразу оформилось решение итти всей толной ко Дворцу. Вышли — много, быть можеть, несколько соть человекь. Выстроились шеренгами и двинулись по Невскому проспекту. Вдругь голова шествія остановилась: дорогу преградиль большевистскій патруль. Начались долгіе переговоры. Прівхаль грузовикь, наполненный матросами, молодыми, разудалыми, но теперь какими-то странно задумчивыми парнями. Общественные двятели окружили грузовикъ и стали доказывать ему, что это неотъемлемое право каждаго гражданина быть со своимъ Правительствомъ въ такія минуты. Матросы не отвечають, и даже смотрять куда то въ сторону или, върнъе, вверхъ, прямо передъ собой, съ платформы грузовика. Возможно, что не слышутъ, занятые своими собственными мыслями, во всякомъ случа то не понимаютъ интеллигентскихъ, красиво построенныхъ фразъ. Потомъ, не говоря ни слова, поъхали дальше. Но патруль остался и не пропускалъ. Постояли, позябли и ръшили вернуться — подчинились «насилю, какъ при старомъ режимъ»...

## 3. Въ Царскомъ Селъ и Гатчинъ.

На другой день съ вечера грянуло извъстіе о томъ, что Керенскій съ войсками приближается къ Петрограду. Онъ въ Лугв. Онъ въ Гатчинъ. Онъ въ Царскомъ Селъ. Онъ уже говориль по телефону съ Петроградомъ. Извъстія эти подняли настроеніе политическихъ круж-Начались оживленныя попытки оргаковъ. низаціи борьбы съ большевиками. Эти слухи отразились крайнимъ упадкомъ настроенія у большевиковь, что видно было по ихъ патрулямъ на улицахъ: были случаи, что дамы обезоруживали солдать. Увъренность въ скорой ликвидаціи большевиковъ росла ежечасно, твиъ болье, что изъ казармъ стали поступать свыдынія о недовольств'в гарнизона новыми хозяевами, и стали буквально сыпаться предложенія принять участіе въ вооруженномъ выступленіи противъ большевиковъ. Были сведения о растерянности въ средъ самого военно-революціоннаго комитета. Городская Дума и помѣщеніе крестьянскаго совъта въ училищъ правовъдънія были всецъло въ нашихъ рукахъ и составляли центръ подготовки общественной и вооруженной акціи противъ большевиковъ.

26 октября незнакомый миж инженеръ изъ группы «Единство» предложилъ попытаться проъхать на автомобиль къ Керенскому. Я сперва отнесся къ этому проекту, какъ къ авантюръ. Но, обдумавъ положение дълъ и взглянувъ на карту, я ръшилъ, что дъло не безнадежно. Съ револьверами въ карманахъ, мы побхали черезъ Колпино въ Царское Село. Не обощлось безъ тревожныхъ минутъ, когда патрули вооруженныхъ рабочихъ останавливали нашъ автомобиль и пытливо допрашивали, куда мы вдемъ. Но въ концъ концовъ мы благополучно достигли Царскаго Села. Керенскаго тамъ еще не было. Но гарнизонъ уже отступаль въ ужасв передъ казаками. Вся аллея къ вокзалу была переполнена солдатами мъстнаго гарнизона, отступающими передъ невидимымъ противникомъ. Шли съ винтовками, некоторые даже съ несколькими винтовками, въ походномъ снаряжении, неся на рукахъ пулеметы и автоматическія ружья. Видно было, однако, что боевого настроенія не было. И у насъ съ инженеромъ явилась, дъйствительно, авантюристическая мысль пойти на вокзалъ и постараться склонить солдать на сторону Правительства. Оставивъ автомобиль около дома Плеханова, мы пошли пешкомъ. На вокзале страшная сутолока, всв повзда, отходящіе на Петроградъ, облёнляются солдатами. Начавъ съ разговоровъ въ первой попавшейся кучкъ солдать, мы перешли къ рвчамъ. Тотчасъ собралась толпа. Слушаютъ внимательно, даже поддакивають. Я кончиль призывомь не слушать большевиковъ и поддержать Правительство въ его

стремленіи дать народу честный миръ, Учредительное Собраніе и вемлю. Но едва я замолчаль, увѣренный въ успѣхѣ, какъ какой-то пожилой солдать плюнуль и со злобой, неизвѣстно на кого, началь кричать, что теперь ужъ онъ ничего не понимаеть... Всѣ говорять и всѣ поразному... Одинъ кочеть этого, другой кочеть того... Всякій со своими программами, партіями...

— Все перепуталось, ничего не пойму, къ чорту всякихъ ораторовъ — кричитъ онъ въ изступленномъ негодованіи.

Впечатлѣніе рѣчи сразу пропало — вѣдь всѣ чувствовали тоже, что въ головѣ перепуталось. И я, только что говорившій такъ убѣдительно, — только одинъ изъ виновниковъ этой путаницы: вѣдь другіе до меня говорили не менѣе убѣдительно о той же землѣ и томъ же мирѣ. И, пользуясь моментомъ, зашумѣли подлинные большевики:

— А, главное, такихъ ораторовъ арестовывать бы сразу...

Но на это у толпы не хватило рѣшимости, и мы имѣли возможность уйти, хотя и поспѣшно, но съ соблюденіемъ внѣшняго приличія.

Съли на автомобиль и повхали искать Керенскаго. Сейчась за Царскимъ Селомъ наткнулись на кавалерійскій отрядь. Видъ и настроеніе казаковъ — молчаливо нерѣшительный — произвель сразу невеселое настроеніе. Тѣмъ болѣе, что офицеры сразу обратились съ просьбой переговорить съ казаками и сообщить имъ, что еще не всѣ въ Петроградѣ на сторонѣ большевиковъ, и что казаки не идутъ противъ всего народа...

Послѣ моей рѣчи, выслушанной молча, меня проводили къ Керенскому. Онъ вмѣстѣ съ Красновымъ находился въ хижинѣ, въ комнатѣ,

гдъ тутъ же на постели лежала больная женщина. Мои свёдёнія о Петроградё — несомнённо слишкомъ оптимистическія, но соотвётствующія всёмъ имёвшимся у насъ даннымъ — подъйствовали ободряюще на Керенскаго и Краснова. Красновъ запавалъ вопросъ, можетъ ли онъ выждать хотя бы одинъ день съ дальнъйшимъ наступленіемъ, такъ какъ его казаки устали, и ему необходимо подождать пъхоты. Мое мивніе было, что если силь недостаточно для немедленнаго наступленія, то можно было выждать. Подробно разспрашивать о состояніи отряда я не считаль въ правъ, такъ какъ разговорь ведся при слишкомъ большомъ количествъ лицъ. Но самъ тогда вынесъ впечатленіе, что вь рукахъ Краснова, во всякомъ случав, весь кавалерійскій корпусь.

Убъдившись самолично въ близости Керенскаго въ Петрограду, я отправился обратно, при чемъ постигь Петрограда только поздно вечеромъ. Тотчасъ я направился въ Комитетъ Спасенія Родины и Революціи и быль очень обрадованъ, что за день организаціонная работа сдівлала громадные шаги. Военный комитеть имълъ свяви со всеми почти частями и считаль себя распорядителемъ весьма солидной вооруженной силы. Ставился вопросъ о выступлении въ городв. Но было единодушно решено подождать еще хоть одинъ день: каждый чась увеличиваль нашу силу и организованность, кром'в того, мои сведенія о томъ, что отрядъ Керенскаго по всей видимости, начнетъ наступление на Петроградъ лишь черезъ день, тоже склоняли въ сторону выжиданія для нанесенія согласованнаго удара.

Я отправился домой, оставивъ военный комитетъ за разръщениемъ организационныхъ во-

просовъ. На другой день я узналь, что послѣ моего укода, въ комитетъ пришли Полковниковъ и еще кто-то и принесли извѣстіе о томъ, что большевики назначили на завтра разоруженіе юнкеровъ, т. е. собирались нанести ударъ нашимъ главнымъ силамъ. Естественно надо было предупредить ударъ. Поэтому было рѣшено начатъ выступленіе немедленно.

И. лействительно, съ раннято утра повсюду шла стрельба какъ ружейная такъ и орудійная. — въ особенности около юнкерскихъ училищъ — Павловскаго и Николаевскаго — это было исполненіемъ плана большевиковъ. Антибольшевистскія силы тоже развивали свой планъ — на время быль занять телефонь и телеграфъ, и нъкоторыя силы сгруппировались около Михайловскаго инженернаго училища, въ Инженерномъ Замкъ, гдъ быль центръ анти-большевистскаго вовстанія. Но къ полудню училища были разгромлены, а силы возстанія, лишеннаго поддержки своихъ главныхъ кадровъ, юнкеровъ, начинали заметно таять. Къ вечеру проваль возстанія сталь несомнінень — около четырехь часовъ и уже никого не засталь въ Михайловскомъ училищъ. – Провалъ возстанія, неожиданная слабость нашихъ силъ и неожиданная энергія, развитая большевиками, казалась намъ ошеломляющей. Но такъ или иначе — надежды оставались только на отрядъ Керенскаго.

Проваль возстанія, быть можеть, отчасти могь быть объяснень и техническими моментами. Организація антибольшевистскихь силь была создана наспѣхъ. Не было ни достаточнаго количества телефоновь, ни продуманнаго и планомѣрнаго распредѣленія ролей. Много личныхъ силь, недостатка въ которыхъ не чувствовалось, пропадало неиспользованными. Если бы эти силы

были использованы или дали себя использовать въ день возстанія большевиковъ, когда, въ рукахъ Правительства быль весь техническій алпарать власти, штаба — результать, несомивнию. быль бы иной. Но, страннымь образомь, борясь съ большевиками, всё боялись быть смёщанными сь Правительствомъ. При формулировкъ политическихъ цълей антибольшевистской акціи въ Комитеть Спасенія Родины и Революціи я подняль вопросъ о необходимости заявленія, что борьба идеть за возстановление Правительства, низвергнутаго большевиками. Но ни одинъ голосъ не поддержаль меня. Всё указывали, что, при непопулярности Правительства въ странъ, лучше о немъ совершенно не упоминать. Такъ какъ формально Совъть и Исполнительный Комитеть были въ рукахъ большевиковъ, то борьба, въ сущности, шла отъ какихъ-то безымянныхъ илк совершенно незнакомых роганизацій. И русская общественность, бездъятельно предоставивъ Правительству пасть, не имъя возможности воспользоваться находившимся въ его рукахъ техническимъ аппаратомъ власти, стала бороться большевиками въ тотъ моменть, когда аппаратъ власти оказался уже въ ихъ рукахъ.

На слъдующій день я ръшился опять ъкать къ Керенскому. Ко мнъ присоединился А. Р. Гоцъ. Тъмъ же путемъ и съ тъми же приключеніями мы добрались до Царскаго Села.

Завхали опять къ Плеханову узнать, гдв находится Керенскій. Плехановь быль очень болень, и къ нему нась не допустили, но жена Плеханова сказала что кто-то насъ кочеть видёть внизу. Оказалось — Савинковъ, который прівхаль туда отъ имени какихъ-то казачьихъ ор-

ганизацій. Онъ сразу обрушился нападками на Керенскаго за его прежнюю дъятельность и сталь доказывать, что нътъ никакихъ шансовъ, чтобы казаки пошли въ наступленіе подъ его главенствомъ. Онъ вспомнилъ запрещеніе казачьяго крестнаго хода въ Петроградѣ и другія обиды и указывалъ, что Керенскій настолько непопуляренъ, что одинъ изъ казачьихъ офицеровъ отказался подать ему руку. Намъ казалось, что въ словахъ Савинкова была отнюдь не только передача фактовъ, не только политическій діагнозъ, но нападки, старательный подборъ фактовъ.

Такъ какъ штабъ Краснова стояль въ Царскомъ, то мы завхали предварительно къ нему. Красновъ не говорилъ ни слова о недостаткахъ Керенскаго и упоминалъ только, что Керенскій слишкомъ торопитъ его, между тъмъ какъ онъ не можетъ начать дальнъйшаго продвиженія за отсутствіемъ силъ. Пъхоты нътъ какъ нътъ, а казаковъ такъ мало, что Красновъ не можетъ даже забрать оружіе, которое царскосельскій гарнизонъ оставилъ въ казармахъ. Но главное, на что Красновъ напиралъ — отсутствіе пъхоты...

— Казаки не хотять итти, такъ какъ думають, что ихъ ведуть противъ народа, разъ вся пёхота только противъ нихъ. Дайте намъ пёхоту, примите, какія угодно, мёры — только дайте хоть одинъ батальонъ, чтобы было, кого показать.

Отъ окружающихъ Краснова мы узнали, что Савинковъ ведеть усиленную агитацію противъ Керенскаго среди отряда.

Керенскій находился въ Гатчинъ, въ тихомъ и гостепріимномъ дворцъ. Онъ былъ страшно обрадованъ нашему пріъзду и настаивалъ, чтобы вто-нибудь изъ насъ съ нимъ остался.

— Вёдь со мною нёть никого, кромё моихъ адъютантиковъ. А рёшенія часто приходится принимать очень отвётственныя.

Затёмъ, онъ разсказываль о только что увхавшей передъ нами депутаціи отъ Викжеля. Съ особеннымъ негодованіемъ вспоминаль онъ Плансона, который нашелъ подходящимъ моментъ читать какія-то наставленія Керенскому

и перечислять его вины и гръхи.

Я разсказаль Керенскому о свидании съ Савинковымъ и высказалъ свое мижніе, что, при создавшемся положеніи, быть можеть, дійствительно Керенскому лучше убхать изъ отряда. Надеждъ на успъщное продвижение мало. Надо думать объ организаціи борьбы въ большемъ масштабъ. Надо вхать въ Ставку, гдв имвется хорошій техническій аппарать, гдв можно связаться со всей страной, съ Москвой, съ міями... Здёсь же, въ Гатчине, полная оторванность и отрёзанность на милость Савинкова и Плансона. — Гопъ соглашался со мной. Керенсвій возражаль, что неудобно убзжать изъ отряда, что необходимо еще попытаться счастья, что вообще уже провхать невозможно. Но я, какъ могъ, разбивалъ всв аргументы и, въ концъ вонцовъ, при помощи Гопа, убъдиль Керенскаго согласиться выёхать на другой день въ Ставку. На основаніи им'євшагося у меня опыта по'єздокъ изъ Петрограда къ Керенскому я вынесъ убъжденіе въ полнёйшей возможности «проскочить» и въ Могилевъ. Такъ какъ повздка все же представляла нѣкоторый рискъ, то я туть же «на всякій случай» убъдиль Керенскаго назначить себъ преемника, который могь бы явиться формальнымъ носителемъ власти и ен преемственности. Керенскій составиль въ трехъ экземплирахъ записку о томъ, что, въ случав его исчезновенія или невозможности дъйствовать, онъ свои полномочія передаеть Авксентьеву. Одинъ экземпляръ записки взялъ Гоцъ, другой былъ переданъ мнѣ, хотя я долженъ былъ ѣхать вмѣстѣ съ Керенскимъ.

На другой день, уже послъ отъвзда Гоца, когла мы уже заканчивали приготовленія къ отъвзду, въ Гатчину неожиданно прівхалъ Савинковъ, который не то отъ Гопа, не то отъ Краснова узналь о намереніи Керенскаго убхать. Онъ рѣшительно сталь возражать противъ этого. Керенскій вызваль меня. Я съ изумленіемъ спросиль Савинкова, какъ примирить его теперешнюю позицію со вчерашними нападками. Вчера онъ говорилъ, что присутствіе Керенскаго понижаеть настроение солдать, такъ что его нельзя пускать на передовыя позиціи. Сегодня же оказывается, что присутствіе Керенскаго необходимо, и его отъвать можеть повредить двлу. Ответа его я не поняль, знаю одно, что онъ продолжаль настаивать на томъ, что до исхода сраженія Керенскій должень оставаться. Керенскій согласился и отміниль отвівдь. Я потомь отвель Савинкова въ сторону и сталъ разспрашивать его наединъ, въ чемъ дъло. Я предупредиль Савинкова, что я отнюдь не хочу быть связаннымъ съ одной опредёленной личностью, что для меня важна только борьба и ея успёхъ, что хотя я лично ближе связанъ съ Керенскимъ, но всегда понималь значение политики Савинкова въ арміи и скорбъть о его разрывъ съ Керенскимъ. Савинковъ весь оживился при упоминаніи о его политик' вы арміи и опять сталь нападать на Керенскаго за разныя прегръщенія.

Савинсовъ уёхалъ въ Царское, оставивъ меня въ полномъ недоумёніи. Мы остались, разсылая во всё стороны телеграммы о подкрёпленіи, уговаривая безрезультатно гатчинскій гарнизонъ присоединиться къ правительственнымъ войскамъ... Послі полудня были получены свідінія, что наступленіе Краснова пріостановилось. Къ вечеру узнали, что весь отрядъ Крас-

нова отступаеть на Гатчину.

Почему отступиль отрядь Краснова? Формально устанавливаются двъ причины: отсутствіе прхоля и непостаток снарядов вр его отряту. Но объ эти причины сводятся въ одной — настроенію массъ. Піхоты было сколько угодно, даже слишкомъ много и въ Нарскомъ Селв и въ Гатчинъ. Но эти гарнизоны, не вставая на сторону большевиковъ, ръшительно отказывались встать на сторону Правительства. Сторонники большевиковъ поспъшно, съ оружіемъ, убхали въ Петроградъ. Остальные бросали оружіе въ казармахъ, выходили на улицы, не сопротивлялись, когда ихъ забирали и разоружали. были настолько безопасны, что Красновъ, вынужденный оставить въ казармахъ оружіе, такъ какъ у него не было силь собрать это оружіе, не боялся имъть позади себя чуть ли не 15 тысячный гарнизонъ. Но отряда въ 100 человъкъ не удалось собрать изъ нихъ на помощь Краснову. Терпъливо выслушавъ увъщанія, убъжде нія и призывы, солдаты расходились, не споря, не соглашаясь и не дъйствуя. То же настроеніе было, повидимому, и въ другихъ частяхъ, такъ какъ. несмотря на то, что многія лица и во многихъ мъстахъ старались двинуть отряды къ Гатчинъ — ни одинъ не пришель, кромъ какой-· то полупьяной шайки полковника Орла. То же настроеніе, въ сущности, было среди казаковь: они формально шли въ наступленіе, стрвляли изъ пушекъ и винтовокъ... Но они не сражались, такъ какъ потери большевиковъ после дня

пальбы оказались смёхотворно малыми. Но и большевистскія войска были такого же настроенія: отрядь Краснова отступиль съ потерями, насколько помню, не превышающими 20 человёкь раненыхь и убитыхь... Ясно, это быль не бой. Масса была почти въ равновёсіи. Но большевиковь было больше, чёмъ ихъ противниковь, и они дъйствовали единодушнёе, и масса понемногу наклонялась въ ихъ сторону. Поэтому небольшой отрядь Краснова долженъ быль качнуться назадь, просто для того, чтобы не раствориться въ массё окружающей пассивной, колеблющейся солдатчины. Но разложеніе нагнало отрядь — уже въ Гатчинъ.

Въ гатчинскомъ дворцъ всю ночь было оживленіе. Прівхаль весь штабъ Краснова, прівхаль Савинковъ. Происходили засъданія офицеровъ. — Съ неудовольствіемъ узналь Керенскій, что вь Гатчину прівзжаеть Черновь, гастролировавшій передъ тімь, и съ большимь успіхомь, на съверномъ фронтъ. Керенскій просиль меня встретить Чернова и убедить его немедленно вхать дальше, если возможно не заглядывая во дворецъ, во всякомъ случав не пытаясь играть какую-дибо роль въ Гатчинв. Мнв казалось это излишней полозрительностью и неповёрчивостью. Я помъстиль Чернова въ моей комнатъ и даже настояль, чтобы Керенскій приняль его. Бесвда продолжалась не долго, но въ весьма спокойныхъ тонахъ.

Не успъли мы съ Черновымъ вернуться въ мою комнату, какъ меня опять вызвалъ Керенскій. Съ нимъ былъ Савинковъ. Оказывается, Савинковъ пришелъ съ собранія офицеровъ гатчинскаго отряда съ предложеніемъ утвердить его въ качествъ комиссара отряда. Керенскій спросилъ меня, какъ я отношусь къ этому. Я ска-

залъ, что, по моему мивнію, такое назначене нежелательно, такъ какъ и теперь у насъ большія трудности, и мы не можемъ добиться прихода півхоты... Имя же Савинкова настолько непопулярно въ лівыхъ кругахъ и комитетахъ, что извівстіе о его активной роли въ отрядів можетъ насъ окончательно лишить надежды на півхоту. Савинковъ не соглашался со мной и доказывалъ, что важиве всего привлечь на свою сторону офицерство, которое на сторонъ Савинкова, что доказывается его теперешнимъ избраніемъ. Керенскій прерваль нашъ нівсколько своеобразный споръ, заявивъ, что онъ утверждаетъ Савинкова.

Въ моей комнатъ я засталъ Войтинскаго, Семенова и какого-то подозрительнаго офицера съ подвязанной щекой, который утверждалъ, что офицеры гатчинскаго дворца составили заговоръ противъ Керенскаго, что онъ якобы собственными ушами слышалъ, какъ они говорили, что, при первой попыткъ Керенскаго уъхатъ, они пустятъ ему пулю въ голову. Я, конечно отнесся къ этому, какъ къ полнъйшей ерундъ, и даже не передавалъ Керенскому. Но это рисуетъ атмосферу гатчинскаго дворца.

Утромъ я былъ разбуженъ делегаціей лужских эсеровъ, въ рукахъ которыхъ была лужская станція и лужскій Совётъ. Они пришли къ Чернову спращивать его совёта, правильна ли та позиція, которую они заняли и выразили въ накануні принятой резолюціи. Эта резолюція гласила, что лужскій гарнизонъ різшаетъ оставаться нейтральнымъ въ борьбі Правительства съ большевиками и пропускать эшелоны, какъ идущіе на помощь Правительству, такъ и идущіе по зову большевиковъ. Черновъ заявиль, что съ его стороны резолюція возраженій не

встръчаетъ. На мои негодующія реплики, что это ударъ въ спину Правительству, онъ спокойно вамътилъ что практически важно одно, чтобы пропускались эшелоны Правительства, такъ какъ эшелоны къ большевикамъ, повидимому, не идутъ.

Конечно, было бы нарушениемъ объективности, если бы еще теперь видеть въ этомъ поведеніи Чернова признаки какого-либо коварства или измѣны. Онъ искренне и давно быль противъ воинственной политики большинства, въ томъ числе и въ особенности — Керенскаго. Я помню его первое выступление въ Совътъ въ качествъ министра земледелія. Его речь дышала неподдъльнымъ восторгомъ передъ революціей, совдавшей такія учрежденія, какъ Советь, состоявшій весь изъ «селянъ» и рабочихъ. Соціальныя побъды, въ видъ возможности провести земельную реформу, ему представлялись настолько значительными и «праздничными», что вопросы фронта и международнаго положенія отступали на задній планъ: на радостяхъ победы надъ помещикомъ, котораго Черновъ, въроятно, ненавидълъ почти физически, можно было простить и даже уступить нѣмцу. И, несомнѣнно, его настроенія ближе отражали настроенія массь, чемь идеологія оборонческаго большинства. Но они вели къ сепаратному миру, - слово, котораго тогда даже большевики не ръшались произнести. И онъ не бородся противъ воинственнаго большинства но какъ-то интриговалъ противъ него. Теперь же онъ быль въ правъ думать, что линія «народной гордости», которую проводилъ Керенскій, была гибельной и отголинула массы отъ Правительства. Какъ Савинковъ былъ правъ, говоря, что за Правительствомъ не идуть офицеры, такъ правъ быль Черновъ, говоря, что

за Правительствомъ не идутъ — солдаты. И оба дёлали не тотъ выводъ, что надо заставить солдатъ и офицеровъ поддерживать Правительство, но оба считали, что борьбу съ больщевиками надо вести помимо Правительства, отгораживаясь отъ Керенскаго.

Я не знаю, чёмъ закончился пріемъ депутаціи, такъ какъ Керенскій вызваль меня и сообщиль, что получены прайне тревожныя свыденія съ фронта. Въ 5-ой арміи большевистскій комитеть решиль послать целую дивизію въ помощь большевикамъ, и отношенія между штабомъ и комитетомъ достигли такого напряженія, что важдую минуту можеть последовать варывъ. Въ двънадцатой арміи уже начались вооруженныя столкновенія между расколовшимися частями комитета... Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разобранъ жельзнодорожный путь — единственная линія, питавшая армію. — Надеждъ на быстрое разръщеніе вооруженнаго конфликта въ Гатчинъ нътъ, такъ какъ среди гарнизона и казаковъ броженіе. На притокъ новыхъ силь надеждъ тоже нъть, такъ какъ въ предълахъ 24-часового цути нъть ни одного правительственнаго эшелона. Броневой дивизіонъ, уже было погруженный въ Режице, не двинулся и разгружается. Кромъ того была получена телеграмма о томъ, что совъщание партій въ Петроградъ ръшило прекратить гражданскую войну (телеграмма впоследствін оказалась подложной).

Керенскій р'вшиль созвать сов'вщаніе, Красновь, Савинковь, начальникъ штаба отряда, предсъдатель комитета казачьей дивизіи и еще ктото. Линія спора опред'влилась сразу. Савинковъ настанваль на борьб'в во что бы то ни стало.

соглашаясь въ крайнемъ случав на переговоры, лишь какъ на военную хитрость, для того, чтобы выиграть время. Онъ носидся въ это время съ идеей призванія на помощь поляковъ, корпуса Довборъ-Мусницкаго. Я развивалъ противоположную точку зрвнія, доказывая, что дальныйщее продолжение борьбы повлечеть за собой полный распадъ фронта; нужно найти органическое соглашение прною максимальных возможных в уступовъ. Красновъ мало интересовался широкими политическими перспективами: ему нужно было перемиріе во что бы то ни стало, въ виду положенія его отряда. Въ томъ же дух'в рішительно высказались остальные военные. Керенскій подчинялся неизб'яжному, и, повидимому, соглашался со мной. Казачьи представители поддерживали Краснова. Такъ какъ вопросъ о необходимости перемирія — все равно, какъ военной хитрости или какъ начала для переговоровъ, быль безспорень, то решено было немедленно сдалать соответственное предложение большевикамъ. Начали формулировку соответствующихъ документовъ, которые отъ имени Краснова должны были быть отосланы въ «штабъ бунтовщиковъ», какъ Красновъ упорно именовалъ большевиковъ въ своихъ посланіяхъ. Я отказался вхать нъ большевикамъ подъ бвлымъ флагомъ, такъ какъ вместе съ Керенскимъ считалъ, что немедленно вступить въ переговоры можетъ только военная власть. Что же касается самого Керенскаго, то онъ долженъ былъ заручиться согласіемъ политическихъ группъ. Поэтому было рвшено, что я немедленно тайно повду въ Петроградъ вести соотвътственные переговоры. Кузьминъ же долженъ быль вывхать подъ былымъ флагомъ къ большевикамъ.

Засъданіе, формулировка бумагь, прінсканіе

автомобиля — все это заняло время до вечера. Сперва я рёшиль ёхать кружнымь путемь, но, убъдившись, что дорога слишкомъ плохая, повернуль назадь и повхаль напрямикь на Царское Село, уже занятое большевиками. Путешествіе было, въ сущности, даже не рискованное, а безнадежное, такъ какъ изъ Гатчины въ Царское вела одна дорога, и наши последніе патрули стояли у самаго входа въ Гатчину - дальще должны были находиться уже патрули или доворы большевиковъ, которые не могли пропустить автомобиль изъ Гатчинскаго гаража... Однако къ нашему удивленію. Царское Село еще не охранялось. Первые патрули мы встретили только за Парскимъ Селомъ, но тамъ уже не стоило большого труда убъдить большевиковъ пропустить насъ, какъ запоздалыхъ путешественниковъ. Потомъ къ намъ подсело несколько рабочихъ красногвардейцевъ, которые при всехъ остановкахъ кричали: «Наши, наши», и такъ мы въвхали около полуночи въ Петроградъ. Я тотчасъ отправился искать политические центры. Но въ Городской Думъ — никого, на Фонтанкъ въ Правоведении — никого. Отъ сдучайно встреченной секретарши Комитета Спасенія узналь, что меньшевики засъдають у Крохмаля. Повхаль къ нему, но уже никого не засталъ. Между твиъ, на улицахъ стало мертвенно-пустынно. Изръдка только раздавались выстрълы. Въ квартиру Крохмаля меня швейцаръ уже не хотълъ пустить, такъ какъ домовый комитетъ постановиль никого не пускать после 12 часовъ ночи... Ясно было, что всё усилія что-нибудь сделать въ эту ночь были безплодны.

Но и следующій день быль не мене безплодень. Я сделаль докладь въ Комитете Спасенія — тамъ сказали, что важность затронутыхъ во'просовъ заставляетъ передать вопросъ на обсужденіе отдільныхъ партій. Сділаль докладь въ своей партіи, въ центральномъ комитеті эсеровъ, который съ трудомъ разыскаль, въ Викжелі, наконецъ... Но везді быль отвіть: обсудимъ... Къ четыремъ часамъ получиль извістіе, что усилія мои напрасны, такъ какъ Гатчина пала, управдняя всі поднятые мною вопросы.

Тогда, въ минуту действія, всё событія казались сплошною цёпью мелкихъ, часто несчастныхъ случайностей. Казалось, скажи тотъ или иной дъятель иначе, напиши иную резолюцію — и все пошло бы по-иному. Но теперы ясно, что вопросъ быль значительно сложнее. Члены одной и той же партіи не могли столковаться между собой, потому что такой разбродъ мивній быль новсюду, быть можеть, въ душв каждаго человъка. И не въ энергіи или вялости отдельныхъ липъ причина неуспеха борьбы съ большевиками. Почему Кишкинъ и Пальчинскій въ Петроградь, Керенскій и Красновъ въ Гатчинъ, Войтинскій и Савицкій въ Псковъ, Болдыревь въ Лвинска, Парскій и Кучинъ въ 12-ой арміи, Духонинъ и Дидерихсь въ Ставкъ почему всв вдругь оказались такими безпомощными и неэнергичными и безрезудьтатными въ усиліяхь? Неужели везд'в случайность или ошибки?

## Глава вторая.

## ПАДЕНІЕ СТАВКИ.

Посов'єтовавшись съ друзьями, я р'єшиль пробираться къ себ'є, въ Могилевъ, т'ємъ бол'єе, что въ Петроград'є было р'єшительно нечего д'єлать, а Комитеть Спасенія Родины и Революціи р'єшиль послать значительную политическую делегацію въ Ставку.

Настроеніе Ставки было вполнів опреділенное: оставивъ мысль объ активной борьбів съ большевиками и посылків эшелоновъ въ Петроградъ, пассивно бороться съ ними, отстаивая отъ нижъ распорядокъ въ арміи. Расчетъ быль ясенъ: день Учредительнаго Собранія приближался, и необходимо было такъ или иначе дотянуть до этого дня, сохраняя въ цілости военную организацію. Это не быль нейтралитетъ, это было просто умолчаніе о позиціи. Такъ какъ въ Петроградів техническое руководство военнымъ министерствомъ оставалось въ рукахъ ген. Маниковскаго съ которымъ Духонинъ постоянно сносился, то была полная надежда, что такая позиція Ставки обезпечитъ ей неприкосновенность.

Я не находиль возраженій противь такой позиціи. Я не возражаль, когда ген. Духонинь показаль мив письмо Савинкова съ просьбой посылать эшелоны къ Лугв вы распоряженіе чуть ли не самого Савинкова, отнесся къ этому, какъ къ авантюръ. Но при такомъ настроеніи

положение комиссара Временнаго Правительства было совершенно неопредъленнымъ, если не сказать ложнымь. Поэтому я заявиль Духонину, что передаю свои полномочія предсъдателю общеармейскаго комитета, Перекрестову, правому эсеру. Духонинъ слабо возражаль, ген. Дидерихсъ скорве даже поддерживаль такое рвшеніе, считая что присутствіе меня, какъ представителя прежняго Правительства, дёлало Ставку одіозной въ глазахъ большевиковъ. Но обстоятельства пом'вшали мнв привести свое нам'вреніе въ исполненіе. Прежде всего, Комитеть вынесъ постановление о необходимости, чтобы я оставался на своемъ мъстъ. То же самое мнъніе высказали представители Комитета Спасенія Родины и Революціи, которые начали съвзжаться въ Могилевъ. Но решительнымъ образомъ повліяль на это разрывь Ставки съ большевиками.

Разрывъ произошелъ изъ-за требованія большевиковъ, чтобы Ставка взяла на себя техническую сторону мирныхъ переговоровъ съ противникомъ, къ которымъ большевики намёревались приступить немедленно. Духонинъ въ уклончивомъ отвётё, не отказываясь прямо, задалъ цёлый рядъ вопросовъ объ отношеніи къ переговорамъ союзниковъ, объ условіяхъ мира и т. п. Но Ленинъ, ведущій переговоры по прямому проводу, прервалъ ихъ смёщеніемъ Духонина и назначеніемъ Верховнымъ Главнокомандующимъ Крыленко.

Стало яснымъ, что большевики идутъ на срывъ всей военной организаціи и не остановятся ни передъ чёмъ для того, чтобы разрушить Ставку, мёшающую имъ начать переговоры и, вообще, принимать конкретныя мёры къ приближенію мира. При этихъ условіяхъ мотивы моего ухода отпадали, и въ день разрыва я заявилъ Духопину и Дидерихсу, что сохраняю свои полномочія за собой.

Послѣ разрыва съ большевиками стало ясно, что даже до Учредительнаго Собранія Ставкѣ не дадуть дотянуть, если она не будетъ бороться за свое существованіе. Но какъ бороться? На кого опираться? Въ первую голову отпадали всякія попытки искать опоры въ правѣ, въ остаткахъ офицерскихъ организацій, уцѣлѣвшихъ послѣ дѣла Корнилова. Эти круги относились отрицательно къ теперешней Ставкѣ вообще и къ Духонину въ частности. Но и вообще въ этомъ направленіи нельзя было найтичто-либо ощутимое и вѣсомое, что можно было бы противопоставить большевизму.

Опоры приходилось искать въ остаткахъ прежнихъ оборонческихъ организацій въ арміи. Но и туть положеніе было затруднительнымъ. Вокругь Ставки, какъ чисто военно-техническаго анпарата, такія силы нельзя было сгрупнировать. Он'в могли группироваться только вокругь политическаго центра. Такимъ образомъ, Ставка невольно втягивалась въ русло общей политической борьбы за власть и сама по себ'є являлась мотивомъ для того, чтобы эту борьбу начать немедленно, не ожидая Учредительнаго Собранія.

Вообще, съ момента разрыва съ большевиками, Ставка жила въ напряженной атмосферъ перекрещивающихся политическихъ стремленій и идей. Болье всего осязательными и ощутимыми были для меня тъ идеи, съ которыми прівхали политическіе представители — Черновъ, Гоцъ (въ военномъ платьъ), Авксентьевъ (безъ бороды), Скобелевъ, Богдановъ, Знаменскій, Ракитниковъ. Засъданія происходили поперемънно: пленарныя въ общеармейскомъ комитетъ, и въ болье узкомъ составъ — у меня. Вопросъ все время шель о формахь борьбы и о политической платформ в борьбы. Въ сумбур в преній и взаимно парализующихъ тенденцій, въ конц в концовъ, выкристаллизовались следующія конкретныя предложенія.

- 1. Созвать съвздъ крестьянскихъ представителей въ Могилевъ. На этомъ болъе всего настаивали соціалисты-революціонеры. И, дъйствительно, отъ имени предсъдателя Исполнительнаго Комитета Крестьянскихъ Депутатовъ Чернова, были разосланы соотвътствующія приглашенія во всъ губернскіе комитеты. Но эта затъя окончилась неудачей, такъ какъ были получены свъдънія, что депутаты въ большинствъ ъдутъ все же въ Петроградъ, и Черновъ вынужденъ быль дать распоряженіе о томъ, чтобы и его сторонники направлялись туда.
- 2. Гораздо большія пренія вызваль вопрось о попытив образовать въ Ставив правительство. Большинство общеармейскаго комитета, рядъ членовъ делегаціи и я настаивали на принятіи такого решенія, такъ какъ оно создало бы действительный центръ для борьбы за власть. Объ этой идеб говорилось не только абстрактно, но назывались конкретныя имена. Комитеть единодушно настаиваль на кандидатуръ Чернова въ качествъ главы правительства. Сопоставляя свъдёнія о тёхъ оваціяхъ, которыми Чернова встрёчали на съверномъ фронтв, съ единодушнымъ вотумомъ комитета, составленнаго изъ представителей всёхъ армій, я тоже высказался за него, котя въ личномъ разговоръ подчеркнулъ Чернову, что, въ общемъ, я являюсь не столько его сторонникомъ, сколько противникомъ. Но теперь мив казалось его имя подходящимъ, такъ какъ оно, какъ я выражался, было «соціально окрашено».. Такъ какъ самъ Черновъ, по формъ

уклончиво, но, по существу, недвусмысленно высказался въ пользу этой идеи, то получилось Ръзко, даже озлобленно-негобольшинство. дующе возражаль противь этого ближайшій товарищъ Чернова, Гопъ. Онъ считалъ, что попытка обречена на неудачу и только скомпрометируеть партію, которая должна была сыграть рашающую роль въ Учредительномъ Собраніи. На первыхъ порахъ было ръшено позондировать почву, произвести подсчеть голосовъ въ арміи, запросивъ армейскіе комитеты. Запросъ исходиль отъ общеармейскаго комитета. Отвъты, въ общемъ дали большинство въ пользу такого рѣшенія. Но обстановка измінилась вслідствіе неблагопріятнаго отношенія изъ Петрограда. Мы были въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Петроградомъ, благодаря неутомимости и мужеству П. М. Толстого. который ухитрился въ большевистскомъ Петроградъ сохранить въ неприкосновенности тайну одного аппарата Юза и каждую ночь (днемъ почему-то пользоваться аппаратомъ было невозможно) разговаривать съ нами. Черезъ него были получены свъдънія объ отрицательномъ отношения къ нашимъ предположениямъ въ Петроградскихъ кругахъ. Кромъ того, въ меньшевистской газетв появилась статья, именующая всв политическія предположенія Ставкъ авантюрой; послъ этой статьи наши друзья-меньшевики рѣшительно высказались противъ всякихъ попытокъ организаціи власти изъ Ставки и увхали. Эсеры произвели давленіе на своего лидера, который тоже, не ожидая даже поступленія всёхъ отвётовъ изъ арміи, собрался въ Петроградъ. Были также известныя теченія и стремленія среди чисто-военныхъ круговъ Ставки, и, въ особенности, среди союзныхъ миссій. Но они не вылились не только въ конкретное дъйствіе, но даже въ конкретный планъ. При этомъ изъ союзническихъ миссій поступали самыя противоръчивыя свъдънія и предложенія. И даже въ послъдній день Ставки наиболъе сильный и ръшающій психологическій ударъ ей быль нанесенъ именно изъ союзническихъ миссій.

Неясность и неудачливость конкретныхъ плановъ борьбы съ большевиками усиливали пассивныя теченія, стремящіяся вернуться къ прежней политикъ только пассивнаго сопротивленія или даже просто выжиданія. Мив казалось, что даже нёкоторые изъ высшихъ руководителей отдёльныхъ управленій Ставки намеками уклончивыми ответами давали понять, что надо оставить мысль объ активной борьбв. Несомнѣнно. туть играло роль стремленіе найти способъ безболъзненнаго перехода Ставки въ новыя руки, чтобы военно-техническій аппарать не окавался разрушеннымъ. Были туть и «резиньяціонныя» настроенія — противъ рожна не попрешь, а большевизмъ казался чрезвычайно серьезной міровой силой: какъ разъ въ это время происходило отступление итальянской арміи, и офиціальная характеристика итальянской армін показала, что она очень и очень стала похожей на нашу. Кром'в того, изъ союзническихъ миссій повторяди сообщенія, что въ нікоторыхъ французскихъ дивизіяхъ образовались комитеты, и вообще французскія войска уже разділяются на категорію стреляющихъ и отказывающихся стрълять... Были туть и соображенія личной карьеры. Не говоря о Бончъ-Бруевичв, который не сврываль своей переписки съ братомъ, мнв казалось, что и другіе высшіе чины думають о томъ, чтобы найти линію поведенія, обезпечивающую охранение ихъ высокаго положения.

Кругами, настроенными соглашательски, была выдвинута мысль о назначени, вмёсто Духонина, Бончъ-Бруевича. Послё паденія всёхъ предположеній относительно активной борьбы съ большевиками, эту идею восприняль и общеармейскій комитеть. Я возражаль противъ замёны, но соглашался, что извёстное значеніе моглобы имёть назначеніе Бончъ-Бруевича исполняющимь должность начальника штаба, такъ какъ Духонинъ быль фактически Верховнымъ Главнокомандующимъ. Духонинъ согласился на этотъ планъ. Я переговорилъ съ Бончъ-Бруевичемъ, но тотъ отказался, намекая, что, получая высшее назначеніе, онъ долженъ имёть полную свободу дъйствія. Но я тогда рёзко прерваль переговоры.

Были характерными также измёненія въ настроенін массы, которая окружала насъ вь видв техническаго персонала, чиновъ охраны, ординарцевъ, георгіевскаго батальона. Настроенія эти съ каждымъ днемъ становились хуже. На георгіевских в кавалеровь уже давно нельзя было разсчитывать. Даже казаки и текинцы стали проявлять признаки броженія. Мы перестали быть уверены въ своихъ вестовыхъ, шофферахъ... Боялись разговаривать по телефону, такъ какъ сообщалось о большевистской агентуръ среди телефонистовъ. Все яснъе стало проявляться вліяніе пріважихъ агитаторовь, отъ которыхъ Ставка не находила способа обезопасить себя... Вода всеобщаго потопа начинала проступать сввозь почву у насъ подъ ногами.

Изъ внёшняю міра поступали все болёе тревожных свёдёнія. Перевыборы комитетовъ давали повсюду успёхъ большевикамъ. Я разослаль телеграммы всёмъ губернскимъ комиссарамъ, но получиль очень мало отвётовъ — очевидно, правительственная власть уже не находи-

лась въ ихъ рукахъ. — Но наиболъе потрясающее впечативніе на насъ произвели выборы въ Учредительное Собраніе въ Петроградъ: около 40% голосовъ оказались поданнымъ за большевиковъ! Принимая во вниманіе, что лівые эсеры и интернаціоналисты должны были быть причислены къ партіямъ, поддерживающимъ большевиковъ, стало яснымъ, что путь демократизма, большинства голосовъ, формально выраженной воли націи лежить крайне близко около большевиковъ. Это уже не десятая часть, какъ было въ началъ революціи, а самая многочисленная и вліятельная въ массахъ партія. Было явной нелепостью пытаться бороться съ нею вооруженнымъ путемъ. Темъ более, что следующая по вліянію партія эсеровъ не проявляла большой склонности вооруженно бороться съ большевиками.

Параллельно съ нашей неувъренности въ себъ возрастала ръшительность сторонниковъ большевиковъ внутри Могилева. Левая часть общеармейскаго комитета сперва вела себя очень тихо. Теперь же, по мёрё того, какъ новые армейскіе комитеты отзывали своихъ представителей изъ Ставки, лёвое крыло начинало все болъе ръзко проявлять свое мнъніе. Не выдвигая никакой опредвленной идеи, оно отчаянно противилось всякой мере, всякому решенію большинства. Особенно упрямъ, нетерпимъ и непріятенъ быль б. председатель комитета Полянскій. Лыханіе новыхъ психологическихъ сдвиговъ стало чувствоваться и въ другихъ демократическихъ организаціяхъ — въ крестьянсвомъ совете, въ совете соплатскихъ и рабочихъ депутатовъ стали слышаться новыя ръчи. ръзвіе протесты. Однаво до послъдняго дня большинство этихъ советовъ, отчасти благодаря лич-

19 \*

ному вліянію могилевскаго губернскаго комиссара Певзнера было на сторон'в Ставки и, какъ могло, старалось оградить ее отъ ярости большевизма.

Между тъмъ, событія развивались своимъ чередомъ. Крыденко отправился на фронтъ 5-ой арміи начать переговоры съ военнымъ командованіемъ противника. Мы пытались оказать сопротивление Крыленко въ его повздкв. Въ Исковъ комиссаромъ былъ Шубинъ, интернаціоналисть, но стоявшій въ тоть моменть нашей сторонв. Онъ запросиль у меня инструкцій, что ділать. Я сказаль, что необходимо сделать все возможное, чтобы не пропустить Крыленко. Боллыревъ самъ сообщалъ, что окажеть сопротивление большевикамь. Но воть получаются извъстія: бъжавшій изъ Пскова Черемисовъ арестованъ, Шубинъ — арестованъ, Волдыревь — арестованъ. Мы были увърены, что противникъ откажется вести переговоры съ узурпаторами власти. Однако, после предварительныхъ переговоровъ большевики получили приглашеніе выслать своихъ парламентеровъ въ назначенный день, прекративь въ этоть день боевыя двиствія на фронтв. По этому поводу Крыленко увидаль себя въ необходимости снестись со Ставкой. Духонинъ попросилъ меня переговорить съ нимъ. Крыденко потребовалъ, чтобы я передаль Лухонину приказь прекратить въ назначенный день всякую перестрелку и военныя действія. Я отказался передавать, указавъ, что армія вообще еще не признала власти Крыленко. Я даже предлагаль Духонину, разослать противоположный приказъ, чтобы въ назначенный день начать возможно болве оживленную ружейную и артиллерійскую перестрілку. Но Духонинъ отказался, такъ какъ считалъ, что такая

мъра можетъ внести большое осложнение въ жизнь арміи.

Вообще надо сказать, что смёлый жесть большевиковъ, ихъ способность перешагнуть черевъ колючія загражденія, четыре года отдівлявшія нась оть сосвинихь народовь, произведи сами по себъ громадное впечативніе. Мы все настаивали, что большевики не могуть дать мира странъ. И тутъ, когда они приступили къ дъйствію, прервать ихъ — значило бы оставить весь народъ въ убъждении, что большевикамъ мъщали выполнить ихъ программу, дать немедленно справедливый миръ усталому народу. Не лучше ли дать имъ дойти до естественныхъ выводовъ и последствій? Могли быть два исхода. Иди нёмпы не захотять говорить съ большевиками — тогда это будеть прекраснымъ конституціоннымъ урокомъ для народа, который почувствуеть себя вынужденнымь итти по стезв мирнаго развитія демократическихъ учрежденій. Или же немпы предложать такія условія мира, которыя окажутся явно непріемлемыми, явно-імбельными для Россіи — тогда народъ увидить необходимость вооруженной борьбы. — Конечно, было бы лучше, чтобы этоть показательный урокъ продълали мы сами и использовали его въ нашихъ пъляхъ. Поэтому я, съ согласія военныхъ круговъ Ставки и даже союзническихъ миссій сділаль предложеніе о томъ, чтобы Ставка созвада въ Могилевъ представителей всёхъ партій, въ томъ числё и большевиковъ, для всенароднаго, такъ сказать, разръщенія вопроса о миръ. Но изъ Петрограда было дано опять-таки отрицательное ваключеніе, которое было мив передано питатой изъ заключенія Нератова, съ которымъ согласились и остатки Временнаго Правительства и Комитеть Спасенія Родины и Революціи. Такимъ образомъ, не им'я возможности ни бороться, ни проявлять активность въ какомъ-нибудь иномъ направленіи, мы вынуждены были пассивно выжидать событій.

Положеніе Ставки стратегическомъ ВЪ смыслё казалось вполнё надежнымъ. Лежащій въ сторонъ отъ большихъ путей къ фронту, спокойный Могилевъ представляль собой какъ бы островокъ среди взводнованнаго народнаго моря. Подобраться къ нему, казалось, затруднительнымъ. Около Витебска стоялъ 35-ый корпусъ. одинъ изъ самыхъ надежныхъ, съ которымъ кое-кто связываль самыя фантастическія надежды. Но если и можно было сомнъваться въ способности корпуса къ активнымъ івйствіямь противь большевиковь, то не было никакихъ сомнёній не довёрять намёреніямъ корпуса не пропускать большевиковъ черезъ Витебскъ въ Ставку. Между Оршей и Могилевомъ стояла наиболье надежная во всей арміи первая финляндская дивизія. Въ самомъ Могилевъ были казаки и текинцы. Потомъ присоединились еще двѣ роты ударниковъ. Казалось, что добраться было не легко. — Кром'в того, казалось, что большевики, послё разъёзда изъ Ставки политическихъ представителей и послъ избранія Двинска базой мирныхъ переговоровъ, оставятъ Ставку въ сторонъ.

Но воть въ управленіи военныхъ сообщеній изъ Петрограда были получены свёдёнія, что на Могилевъ выступиль эщелонъ матросовъ. Медленно, съ длинными остановками для обёдовъ, ужиновъ и ночевокъ, съ проявленіемъ нѣкоторой нерёшительности, но все же постоянно эщелонъ продвигался впередъ. Миновалъ Дно. Подходитъ къ Витебску. Миновалъ Витебскъ —

спращивается, что ділаль 35-ый корпусь?... Подходить въ Оршів...

Возникла мысль отодвинуть всю Ставку на югь, на Украину. Я вель соотвётствующіе переговоры съ Украинской Радой при посредствё Одинца и Зарубина. Но, несмотря на самыя отчаянныя усилія посредниковь, Рада не согласилась пріютить Ставку въ Кіевё и предоставила ей найти себё пристанище гдё-нибудь на «Черниговщинё»... Ставка все-таки пробовала грузиться. Но немедленно передъ помёщеніемъ Ставки появились возбужденныя толпы солдатъ, заявляющихъ, что онё Ставку не выпустять.

Вечеромъ въ тотъ же день — это было 17 ноября — распространилось, со ссылкой на итальянскую миссію, сообщеніе, что союзники офиціально решили не возражать противъ сепаратныхъ переговоровъ Россіи съ нъмпами при соблюдении нъкоторыхъ условій (непосылка военныхъ матеріаловь въ Германію и пр.) и что даже назначили своего представителя, который для информаціонных и контрольных цілей будеть присутствовать при переговорахъ. Сообщеніе было передано съ такими техническими подробностями, что сомневаться въ немъ не приходило нивому въ голову. Естественно, что это было серьезнымъ психологическимъ ударомъ. На собраніи всёхъ чиновъ Ставки, гдё настроеніе было ва то, чтобы организовать борьбу, сообщение Духонинымъ этого извёстія подействовало ошеломляюще. Если не только противники, но и союзники готовы признать законными шаги большевиковъ, то какова же будетъ роль Ставки и ея защиты? И, вмёсто боевыхъ тоновъ, въ речахъ Духонина и представителей чиновъ Ставки зазвучали ноты прощанія при разставаніи.

Вопросы о сопротивлении какъ-то самъ собою быль снять. Вечеромь у Лухонина собрадись высшіе чины Ставки, которые пришли къ нему съ решеніемъ, что ему необходимо покинуть Ставку, такъ какъ противъ него большевиками велась слишкомъ усиленная личная кампанія, и поэтому его присутствіе можеть осложнить положеніе Ставки въ моменть прихода большевиковъ. Такое же ръшение вынесъ и общеармейский комитеть. Я придерживался того же мивнія, хотя по нъсколько инымъ соображеніямъ. Независимо оть целости технического аппарата Ставки, мне казалось чрезвычайно важнымъ сохранить въ неприкосновенности отъ большевиковъ идею высшаго командованія арміей, олицетвореніемъ которой быль Духонинъ. Поэтому мнв казалось необходимымъ, чтобы онъ тхалъ на одинъ изъ южныхъ фронтовъ, еще не окончательно разложившихся. Духонинъ, однако, колебался. Считая, что вопрось можеть быть разрёшень еще на другой день, я около 2 часовъ ночи отправился къ себъ.

Около пяти часовы утра меня разбудиль телефонный ввонокъ: Духонинъ просилъ меня прійти къ нему немедленно, такъ какъ имъ были получены весьма важныя извёстія. Я былъ такъ утомленъ что пробоваль было просить у Духонина разрёшенія прійти часовъ въ 8 утра. Но Духонинъ настаивалъ, чтобы я пришелъ немедленно и захватилъ съ собой предсъдателя общеармейскаго комитета Перекрестова. Я тотчасъ одёлся, нашелъ Перекрестова, и мы оба пришли къ Духонину. Было еще совсёмъ темно.

Духонинъ былъ измученный и блёдный. На столё лежала кучка телеграммъ. Изъ 35-го корпуса сообщалось, что въ немъ разруха, и о какомъ-либо сопротивленіи большевикамъ не мо-

жеть быть и рачи. Далье, было извастіе, что большевистскій эшедонъ стоить въ Орш'в и утромъ предполагаетъ двинуться дальше на Могилевъ. Далве, была телеграмма отъ начальника 1-ой финляндской дивизіи о томъ, что дивизія «ръшила» быть нейтральной и не препятствовать большевикамъ на пути. — Кромъ того, Духонинъ сообщиль, что ночью у него была депутація ударниковь, которые поставили условіемь ихъ дальнъйшаго пребыванія въ Могилевъ разоруженіе Георгіевцевь, роспускь или даже аресть всёхъ комитетовъ и еще что-то, явно не нужное и неисполнимое... Просто людямъ котвлось уйти... Духонинъ пробоваль было ихъ уговорить остаться для охраны, чтобы при входъ большевиковъ не разыгрались эксцессы. Но ударники заявили что для одного человъка они не мопуть жертвовать головами сотень. — Я, въ свою очередь, могь сообщить Духонину, что у меня наканунв быль полковникъ, командиръ текинцевъ, и заявилъ, что такъ какъ текинцы имъютъ уже очень дурную контръ-революціонную славу, то они просять на нихъ не разсчитывать при защить теперешней Ставки — я быль слишкомь тогда озабоченъ, чтобы доискиваться смысла этого заявленія, т. е. было ли это отказомъ «справа» или «слъва». Выводъ однако ясенъ: ни одного солдата для ващиты Ставки!

Оставался выборъ: или сдаться матросамъ, которые черезъ нѣсколько часовъ явятся въ Могилевъ, или уѣхатъ. Я, конечно, настаивалъ на второмъ. Но Духонинъ возразилъ, что уѣхатъ невозможно, уже просто потому, что въ его распоряжении нѣтъ никакихъ средствъ передвиженія. Гаражъ со вчерашняго дня былъ подъ вліяніемъ большевиковъ, тайнаго военно-революціоннаго комитета въ Могилевѣ, который отдалъ

приказъ, чтобы ни одинъ автомобиль не выважаль за предълы Могилева. О повздъ приходилось думать еще менъе, такъ какъ если бы даже удалось вывхать изъ Могилева, то повздъ быль бы несомнънно задержанъ въ Жлобинъ, гдъ стояла дивизія большевиковъ.

Но я еще наканунь, въ предвидьни такого положенія дёль, приняль нёкоторыя мёры. При содъйствін комиссара Певзнера я обезпечиль пріють Духонину въ самомъ Могилевъ и, кромъ того, выясниль, что въ Могилевъ, помимо штабного, имълся еще гаражъ эвакупрованнаго варшавскаго округа путей сообщенія. Поэтому, я предложиль пойти впередь и уладить всё эти вопросы: Лухонинъ же долженъ былъ выйти черезъ четверть часа вслёдь за мной и въ моемъ управленіи встрётить провожатаго, который доведеть или до автомобиля или до надежнаго помъщенія. Духонинъ еще продолжаль колебаться. Но времени нельзя было тратить, такъ какъ днемъ самый выходъ изъ Ставки могь быть затруднителенъ — Духонинъ говорилъ, что его собственный деньшикъ следиль за нимъ... Поэтому, я оставиль Дидерихса, Рателя и Переврестова убъждать Духонина, самъ же отправился въ гостиницу, гдв ночевалъ мой пріятель и сотрудникъ Гедройцъ. Я разбудилъ его и направиль навстречу Духонину, съ темъ, чтобы тотъ привель его временно къ себъ. Самъ же я пошель къ начальнику варшавскаго округа путей сообщенія поставать автомобиль. Съ трудомъ добудился. Но получиль объщание, что къ 9 часамъ автомобиль будетъ поданъ — раньше было невозможно, такъ какъ болъе ранніе сборы могли возбудить подозрѣніе. Совершенно случайно въ моемъ распоряжении была печать большевистскаго петроградскаго военно-революціоннаго комитета. Поэтому я на всякій случай заготовиль пропускъ для автомобиля отъ имени этого комитета.

Около 8 часовъ я вернулся въ гостиницу къ Гедройцу и, къ моему великому удовлетворенію, засталь тамъ Духонина, Дидерихса и Рателя. — Перекрестовъ уже раньше простился и отправился помой. Повзика была решена. если бы автомобиль быль готовь, я не сомивваюсь. Лухонинъ съль бы въ него, и мы увхали бы. Но приходилось ждать. Лухонинъ все время безпокоился, что на мосту большевики поставять стражу и будуть караулить. Но я быль OTP , JERGERY совершенно спокоенъ и имъемъ передъ собой для вывзда изъ Могилева не менъе 12 часовъ, а можетъ быть, и цълыя сутки. Но неожиданно измёнилъ свое мнёніе Пилерихсъ. По сихъ поръ онъ такъ же убъжденно доказываль необходимость отъвада Пухонина, какъ и я. Туть же, въ этой полуконспиративной обстановкъ, онъ почувствовалъ что-то противоръчащее военной этикъ. И онъ упорно и настойчиво сталь разубъждать Духонина. Мои возраженія, что рычь идеть о дальныйшей борьбы, о сохраненіи идеи верховнаго командованія и пр.. онъ парировалъ указаніями, что Духонинъ не политическій діятель, и вні своей Ставки онъ борьбы вести не можеть. Несмотря на серьезныя колебанія Духонина, Дидерихсь уб'вдиль его немещенно вернуться въ Ставку.

Я поставиль имъ вопросъ, какъ они считають, следуеть ли и мие оставаться. Оба решительно возразили. Было решено, что Духонинъ немедленно после возвращения въ Ставку протелеграфируеть ген. Щербачеву, что передаеть ему Верховное Командованіе. Поэтому мие следовало ехать на румынскій фронтъ.

Мы сердечно простились. Духонинъ натянулъ непромокаемую накидку, прикрывавшую его генеральскіе погоны, и вернулся въ Ставку.

Черезъ нѣсколько часовъ, съ большимъ запозданіемъ былъ данъ автомобиль. Въ ту минуту, когда къ Могилеву подходилъ большевистскій эшелонъ, я перевзжалъ черезъ днѣпровскій мостъ, на которомъ, какъ я и ожидалъ, не было не только большевистской, но вообще никакой стражи.

# Глава третья.

## • ВОЗСТАНОВЛЕНІЕ ВОСТОЧНАГО ФРОНТА.

# 1. Брестскій миръ.

Въ первый же день по прівздів въ Кіевъ узналь, что Духонинъ быль убить матросами. Я снесся съ румынскимъ фронтомъ, но отъ начальника штаба получилъ отвіть, что Щербачевъ возражаеть противъ моего прівзда къ нему на фронтъ, такъ какъ это можетъ только осложнить и такъ уже не легкое положеніе. То же самое сообщилъ мить Тизенгаузенъ, который уже дійствоваль не какъ представитель Правительства, а какъ представитель фронтового комитета, «Румчерода»?...

Политическая обстановка въ Кіевъ поразила меня своей сложностью: явно чувствовалось, что ръчь идеть уже не о двухъ фронтахъ — противъ нъмцевъ и противъ большевиковъ, но по крайней мъръ о трехъ, такъ какъ національный украинскій вопросъ сказывался очень сильно, даже заслонялъ другіе вопросы: Уже во время мимолетныхъ бесъдъ съ Винниченко и Грушевскимъ я убъдился, что «русская опасность» въ ихъ психологіи весьма реальный факторъ. Въ отвътъ на это въ средъ представителей русскихъ партій болъе всего говорилось о «коварствъ» украинцевъ, о той опасности, которая грозитъ со стороны самостійниковъ явныхъ и тайныхъ.

Къ концу декабря я вернулся въ Петроградъ. Тамъ все было въ ожидании Учредительнаго Собранія, такъ какъ было известно, что большинство не на сторонъ большевиковъ. Казалось, Учредительное Собраніе давало надежную опору для борьбы съ большевизмомъ, и принимались всв усилія, чтобы на немъ сосредоточить вниманіе и активность народныхъ массь. И, действительно, къ пятому января, въ день открытія Учредительнаго Собранія, по улицамъ потянулись невиданныя по количеству манифестаціи поддержки. — Нътъ сомнънія, что одна десятая людей, выйди она поддержать Правительство въ день возстанія большевиковъ, предотвратила бы возможность ихъ побъды... Теперь же грубая и уже организованная энергія большевиковъ оказалась выше энтузіазма манифестантовь, и торжественныя, воодушевленныя шествія были разогнаны ружейнымъ огнемъ съ крышъ и изъ оконъ.

впечатленіе «неправа», совершеннаго Ho большевиками надъ Учредительнымъ Собраніемъ. было въ значительной степени смягчено недовольствомъ самимъ Учредительнымъ Собраніемъ; его, какъ говорили, «недостойнымъ поведеніемъ», трусливостью и податливостью председателя Чернова. Учредительное Собраніе бранили больше, чемъ большевиковъ, разогнавшихъ его. Тутъ проявилось опять раздвоеніе русской анти-большевистской общественности. До сихъ поръ она какъ-то забывала о техъ спорахъ, которые недавно разъедали ее. Но теперь различіе целей и причинъ недовольства большевиками выявилось наглядно. Средняя позиція не удовлетворяда никого. Или Ленинъ, или Калединъ. Но не Черновъ, не Керенскій, даже не Милюковъ или Родзянко. Вообще — не политическій піл

тель нуженъ быль значительнымъ и вліятельнымъ кругамъ русской общественности, а генераль, и при томъ не армейскій, а казачій.

Процессъ раздъленія Россіи на два воюющихъ дагеря ускорядся международнымъ вопросомъ. Процедура мирныхъ переговоровъ медленно продолжалась, но уже чувствовалось неравенство силь лозунговь и пулеметовъ... Наконецъ, большевики отказались подписать условія мира, предложенныя нѣмпами. Всѣ большевистскія партіи почувствовали приливъ силь не только потому, что странв грозила опасность, но потому, что предметный урокъ, на который надвялись, оказался какъ разъ такимъ, какъ предполагали. Это давало увъренность во внутренней правотъ позиціи. Мира нътъ! Значить, война? — Вместе съ темъ, однако, отказъ большевиковъ подписать миръ на минуту поколебаль настроеніе по отношенію къ большевикамъ, и создалось маленькое движение въ пользу сговора съ ними, если бы дъло дошло до дъйствительной борьбы.

Въ одномъ изъ эпизодовъ этого исихологическаго сдвига иришлось сыграть роль и мив. Когда стало извъстно о наступленіи ивмиевъ на фронтъ и о приближеніи ихъ къ Пскову, въ Пстроградѣ началось большое волненіе. Мив, какъ военному и знающему о грандіозныхъ запасахъ военнаго имущества въ Псковъ, представлялось яснымъ, ито задача момента одна: оказывать сопротивленіе наступающему противнику. Поэтому на засъданіи центральнаго комитета трудовой партіи я возражаль противъ резолюціи, которая была одновременно направлена и противъ «вившняго» и противъ «внутренняго» врага. Я настаиваль, что въ настоящую минуту надо

только думать о противникъ, входящемъ въ наши предълы, и бороться съ нимъ въ системъ той правительственной организаціи, которая имъется налицо, забывая на моменть о ея несовершенствахъ и совершенныхъ преступленіяхъ. Мое мнение восторжествовало. Это вызвало частичный кризись въ партіи въ видъ выхода изъ состава комитета нѣкоторыхъ членовъ его. Тогда было решено для примиренія устроить новое васъданіе. Но я не дожидался слъдующаго васъданія. Мысль, что тв окопы, которые я съ такимъ стараніемъ строилъ вокругь Пскова, мопуть быть съ налета пройдены кавалерійскимъ разъвздомъ противника, казалась мнв настолько чудовищной, что я отправился къ Крыленко и предложилъ ему услуги въ качествъ рядового офицера.

Крыленко быль страшно изумлень, что я нахожусь въ Петроградъ, упомянулъ, что онк устраивали спеціальныя засады, чтобы изловить меня. Онъ пробоваль въ связи съ этимъ говорить что-то о необходимости, чтобы я явился «одинъ, безъ охраны», въ революціонный трибуналь, при чемъ объщалъ дать мнъ свое «письмо»... Но я ответиль, что я пришель вовсе не для своей реабилитаціи, и если вопросъ ставить въ эту плоскость, то я склоненъ скорве привлекать его къ ответственности, чемъ отвечать самъ. Я теперь просто и открыто прихожу въ качествъ офицера, предлагая безъ всякихъ заднихъ мыслей помощь въ борьбъ съ внъшнимъ врагомъ, темъ болье, что я прекрасно знакомъ съ псковскимъ фронтомъ. Онъ спросиль меня, готовъ ли я немедленно отправиться на позиціи. Я отвътиль, что согласенъ. Онъ записалъ мой телефонъ и адресь и сказаль, что позвонить по телефону, когда надо будеть ъхать. Кромъ того, онъ просиль меня составить докладь о защить Пскова малыми силами.

Мой поступокъ вызвалъ такое возмущение въ партіи, что мий пришлось заявить о своемъ уходё изъ комитета. Нёсколько иначе отнеслись мои друзья военные, которые наперебой звонили ко мий, предлагая свои услуги. Я сидёлъ и писалъ докладъ. Крыленко, дёйствительно, позвонилъ мий и спросилъ, готовъ ли я отправиться на другой день рано утромъ. Я отвётилъ, что согласенъ. Черезъ полъ часа явились красноармейцы и предъявили ордеръ, подписанный женой Крыленко, о моемъ ареств. Послё весьма поверхностнаго обыска я былъ препровожденъ въ революціонный трибуналъ во дворцё Сергія Александровича.

Ночь на полу трибунала... Формальный допрось о моей дъятельности въ Ставкъ... Мой откавъ давать показанія... Кресты... Десятокъ довольно тревожныхъ дней, такъ какъ все время кодили слухи о томъ, что красноармейцы готовы насъ разстрълять въ случаъ приближенія нъмцевъ. Вмъстъ съ тъмъ сознаніе о какой то трагикомичности положенія: изъ-за желанія защищать Россію отъ противника — почти исключенъ изъ своей партіи и посаженъ въ тюрьму «пранительствомъ».

Если бы не недостатовъ пищи и не тревога изъ-за поведенія вооруженной стражи — сидѣть въ Крестахъ было-бы недурно. Нравы Крестовъ знакомые мнѣ раньше по двукратному сидѣнію въ нихъ по политическимъ дѣламъ, — были весьма мягкими. Сторожа не обращались иначе, какъ со словами «товарищъ», вкладывая въ слово, дѣйствительно, душевное отношеніе. Двери камеръ оставались открытыми чуть ли не весь день, и если закрывались, то со словами: «Това-

рищъ, ничего, если я васъ прикрою немножко»... Но я обычно не только не возражалъ, но даже настаивалъ, чтобы меня «прикрыли», такъ какъ котълось оставаться одному.

Какимъ-то образомъ, въроятно, не безъ участія моей жены, моей судьбой заинтересовались лъвые всеры, работавшіе тогда совмъстно съ большевиками, и они добились моего освобожденія. Дальнъйшихъ попытокъ сотрудничать съ большевиками я не могъ дълатъ, такъ какъ Псковъ оказался занятымъ нъмцами, а большевики ръшили подписать мирныя условія, «не читая ихъ».

Но это не быль мирь, а только начало новой, еще болье страшной войны.

Трудно сказать, что было бы, если бы большевики рёшили продолжать войну съ противникомъ. Еще труднъе сказать, что было бы, если бы противникъ въ Брестъ предложилъ иныя условія мира и не пытался свести Россію къ предъдамъ московскаго вняжества. Я думаю, что въ последнемъ случае Германія пріобрела бы спокойнаго сосъда. Авторитеть большевизма тогда поднялся бы, и часть лёвыхъ общественныхъ группировокъ нашла бы для себя возможнымъ сотрудничать съ нимъ, и все развитіе политическихъ отношеній въ Россіи пошло бы совстиъ инымъ путемъ. Если бы Брестскій миръ былъ хоть немного болье приличнымъ, болье того, если бы просто можно было верить, что якобы положенное въ его основу самоопредёление народовъ было реальнымъ фактомъ, а не формой, прикрывающей господство Германіи на востокъ Европы, тогда, быть можеть, оть большевиковъ началось бы мирное развитіе Россіи. Правда, экономическія потрясенія были бы неизбіжны.

пока большевики не отказались бы отъ своего максимализма въ вопросахъ организаціи народнаго труда. Но эти потрясенія были бы какъ разъ легче въ моментъ разрухи, завъщанной войной, чёмъ въ моменть мирно надаженной жизни. Экономические опыты большевиковъ были легче, потому что они были бы ничёмъ инымъ, какъ продолжениемъ, или, въ худшемъ случав, попытками дальнъйшаго развитія государственнаго соціализма, регулировки промышленности, созданной для войны. Поэтому стёсненія частной предпріимчивости не нарушали бы слишкомъ грубо создавшагося строя взаимоотношеній. нельзя пренебрегать психологической стороной двла. Какъ бы ни были ничтожны успвхи большевиковъ при налаживаніи мирной работы это все же было бы лучше, чвмъ безумное самосжиганіе на войнъ. Въдь даже остановленный заводъ, даже разрушенный до основанія лучше, чёмъ заводъ, изготавливающій снаряды и патроны. Но въдь заводы не остановились бы, они хоть плохо, а работали бы для мира, производя нужное и полезное для дальнъйшей работы.

Конечно, масса частныхъ интересовъ была бы нарушена. Но имъ крайне трудно было бы найти идеологическое оправданіе. Конечно, были бы попытки возстаній, контръ-революціи. Но он'в не привлекли бы массъ. Я сужу и по настроенію нашего весьма праваго партійнаго комитета: когда въ немъ обсуждалось письмо Савинкова съ приглашеніемъ прівхать въ Новочеркасскъ для образованія анти-большевистской власти, было р'єшено приглашеніе отклонить, такъ какъ никому изъ насъ не хот'єлось участвовать въ русской Вандев.

Но это было до Брестскаго мира. Брестскій

же миръ показался общественному сознанію настолько чудовищнымъ, что выбора не могло быть: надо бороться противъ этого мира, борясь прежде всего съ сознательными или безсознательными предателями Россіи, съ большевиками.

Я, що своимъ мирнымъ настроеніямъ, готовъ быль отнестись къ Брестскому миру съ возможно большей терпимостью. Но и то видълъ, что онъ создавалъ чудовищное преобладаніе нѣмпевъ на Востокѣ Европы. Особенно опаснымъ казалось мнв это даже не для самой Россін, а для мелкихъ народовъ, входящихъ въ орбиту гегемоніи Германіи. Я припоминаль соображенія Рорбаха и другихъ німецкихъ имперіалистовъ относительно плановъ Германіи на востокъ, и мнъ чудилось, что осуществление принудительной колонизаціи, опирающейся на вакованную въ жельзо государственную власть, сгонить цёлые народы сь ихъ земель. И даже послѣ четырехлѣтняго перерыва взялся за перо и написаль книжку «Съ Германіей или съ Россіей», гдв разбираль грядущую судьбу мелкихъ народовъ... Я доказывалъ, что единственное ихъ спасеніе — въ Россіи, которая въ будущемъ окажется все же единственной силой, способной составить противовысь владычеству Германіи.

Видя неминуемость борьбы въ будущемъ, я не оставлять военныхъ вопросовъ. Совмъстно съ Гоцемъ, Потресовымъ, Розановымъ, Верховскимъ, Болдыревымъ, мы составили книжку: «Народъ и Армія», оцѣнивая опытъ прошлаго и ставя вопросы о будущей организаціи арміи. Я смотрѣлъ на это, именно, какъ на начало подготовки грядущей — быть можетъ, черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ — войны съ Германіей. Но мои товарищи были нетерпѣливѣе. Они рѣшительно настаивали, чтобы новый выпускъ книги

быль посвящень злободневному вопросу о возстановлении восточнаго фронта, что и было ръшено при моей все ослабъвающей оппозиции. Но мы не успъли издать второй выпускъ. Политическія и техническія условія, вслёдствіе все разгорающейся борьбы и личнаго участія въ нейсь сотрудниковь, уже снимали съ очереди такі на мирныя затъи, какъ книга о войнъ.

Немедленное возстановленіе воздалаціонафронта съ особой рёшительностью, го сердцё Росвёрой въ успёхъ и настойчивостью высказывалъ вали Чайковскій, Авксентьевъ, Гоцъ, ставляли на-Щепкинъ и Мякотинъ. Имъ казалось ъ Кремле, мымъ создать условія вооруженной борьста предбольшевиками, свергнуть ихъ власть и возобновить борьбу съ Германіей. Словомъ — цёною войны внутри купить возобновленіе войны на фронтё.

Я лично въ началъ былъ противникомъ этой Меня пугало внутреннее положение въ Россіи. Рузруха все усиливалась, дороговизна съ каждымъ днемъ становилась заметнее. Фабрики останавливались не только изъ-за новыхъ порядковъ, но и изъ-за недостатка топлива и сырья... Мнв припоминалось, что и въ мирное время въ Россіи бывали случаи, что цълыя области оказывались пораженными голодомъ, и люди умирали отъ недостатка клѣба. Что же теперь, при полной разрух транспорта, при недостатив свиянъ... Между твиъ, внесение военныхъ действій внутрь самой Россіи грозило разрушеніемъ послёднихъ остатковъ технической организаціи, уничтоженіемь надежды накормить города и области, нуждающіяся въ кліббі. И, переводя эти абстрактныя разсужденія на языкъ цифръ, я доказывалъ своимъ друзьямъ, что такая борьба можеть привести къ гибели многихъ мил-

ліоновъ жителей. — Въ оправданіе моей позиціи долженъ сказать, что тогда, въ апрелемае 1918 года, политическія условія были существенно отличными отъ условій, создавшихся черезъ три месяца. Все партіи, до кадетской включительно, имъди свои органы печати. Комитеты всъхъ партій функціонировали открыто. Преследованія соворшались только публичнымъ судомъ, при шидългиъ допущени защиты (дъло Брамсона, Болніе нёмпевуришкевича)... Советская конститунымъ казалала возможность вести борьбу сін, а для іми на основ' хотя и несовершеннаго, биту гегеме довольно широкаго избирательнаго женія. Гво всёхъ правительственныхъ учрежденіяхъ деловая работа направлялась прежними техническими силами.

Но мотивы международнаго характера и полная невозможность примириться съ Брестскимъ миромъ были такъ неотразимы, что лица, даже воспринимавшія пессимизмъ моихъ предсказаній, находили, что все же надо итти на всё жертвы для возстановленія международнаго положенія Россіи. Кромъ того, разсчитывали на помощь союзниковъ, для которыхъ, казалось, возстановленіе восточнаго фронта должно было имъть кардинальное значеніе.

Вмёстё съ тёмъ все жило еще убёжденіе, что такъ какъ большевики только обманомъ и насиліемъ захватили власть въ странё, то народъ уже поняль этоть обманъ и стремится сбросить иго большевиковъ. Анархическія настроенія рабочихъ и крестьянъ, будирующихъ противъ всякой власти, принимались за доказательство «отрезвленія» массъ. Говорилось о пробужденіи религіознаго чувства массъ. Помню разсказы о «Чудё св. Николая» въ Москвё. Чудо состояло вътомъ, что 1-го мая большевики декорировали

Красную Площадь въ Москвъ и завъсили краснымъ кумачомъ образъ св. Николая на Никольскихъ воротахъ. Но поднявшійся вітеръ сталь трепать кумачь, который разорвался короной вънчика надъ иконой, и ликъ святого мало-помалу отпрылся весь. Говорили, что толпы людей, пораженныя чудомъ, все время собирались передъ воротами. — Возлагали надежды и на патріотически-эстетическія чувства народа. Разв'я народъ можетъ допустить, чтобы интернаціоналисты-большевики разм'встились въ сердив Россін въ Москвъ. Я самъ какъ-то высказываль мивніе, что картина, которую представляли народные комиссары, засъдавшіе въ Кремлъ, должна возмущать привычныя эстетическія представленія массь. Данъ какъ-то мив ответиль, что если народъ терпълъ, что въ Кремлъ силълъ царь, то онъ стершить и комиссаровъ. Мнъ этотъ ответь вь ту пору показался очень плоскимъ. Теперь же я склоненъ иначе отнестись къ нему...

Значительно реальные смотрыль на вещи Волдыревь. Онь съ тревогой слыдиль за сообщеніями о вспышкахь большевизма въ Сибири и говориль, что угарь въ головахъ еще далеко не изжить... Но онъ зато очень крышко выриль въ помощь союзниковъ.

Въ концѣ концовъ, создавъ гражданскую войну идеологически, Брестскій миръ создалъ ее и стратегически. Необходимость бѣжать отъ угрожающей суровой военной репрессіи государственной власти, заставила чехо-словаковъ пуститься въ опасный путь переправы съ боемъ черезъ два континента. Оккупація Украины нѣм-цами дала возможность пріютиться у Чернаго моря Краснову и Добровольческой Арміи.

Въ іюль мьсяць цартіи уже принимали то-

ропливыя рёшенія о посылків на востокъ своихъ лидеровь для образованія тамъ коалиціонной всенародной власти, организующей борьбу съ німцами и большевиками. Къ сожалівнію, техническія условія и трудности не позволили многимъ изъ нихъ добраться до назначенной ціли: Пітшехоновъ и Астровъ попали на югъ, Чайковскій на сіверъ.

Начавшаяся борьба сама себя питала. Большевики словно только и поджидали возможности проявить себя въ подлинномъ видъ. Раньше еще можно было при желаніи объяснять такіе случан, какъ убійство братьевъ Генглезовъ, убійство Шингарева и Кокошкина, случайными проявленіями дикости массъ. Но туть дикость эта была воспринята, какъ принципъ государственнаго управленія. Созданы были чрезвычайки, во главъ которыхъ стали ликіе и жестокіе, а подчасъ и ненормальные люди. Даже въ офиціальномъ органі этихъ застінковъ стали съ циничной откровенностью печататься статьи о необходимости пытокъ, отчеты о томъ, что цълыя группы лицъ по простому подозрѣнію были разстръляны по распоряжению не органовъ власти, а партійныхъ коммунистическихъ организа-Яростный, скрежещущій зубами погромъ пій. разразился надъ интеллигенціей во всёхъ городахъ Россіи. — Не менъе тяжкимъ оказался моральный и луховный гнеть. Всв газеты, кромв коммунистическихъ, были закрыты. Всв партіи - загнаны въ подполье. Вся духовная жизнь была взята подъ подозрѣніе — въ университетахъ, не довъряя профессуръ, большевики заставляли играть руководящую роль швейцаровъ и студентовъ-коммунистовъ...

Суровость политическихъ репрессій заставляла прятаться всёхъ, кто не быль съ боль-

шевиками а, въ результатъ, заставляла выбиратъ тотъ или иной фронтъ въ общей гражданской войнъ.

Не малую роль стали играть и экономическія соображенія. Съ началомъ гражданской войны и кромсаніемъ страны на части внутренними фронтами экономическая жизнь стала складываться все хуже. На фабрикахъ стало все меньше сырья и топлива. Товарообмёнъ прекратился, помимо всякихъ «напіонализацій». Демобилизованнымъ солдатамъ и офицерамъ некуда было податься, чтобы найти применение своимъ силамъ. А туть фронты стали требовать все большаго количества людей. Война стала единственнымъ ремесломъ, единственнымъ спасеніемъ оть голода для многихъ десятковъ тысячъ людей. Только дальше разрушая страну и убивая своихъ согражданъ, можно было зарабатывать деньги. — Въ красную армію поступить было совстви просто. Но не особенно сложно было вначаль поступить и въ бълую армію: адреса вербовщиковъ, принимающихъ всёхъ съ распростертыми объятіями и даже снабжающихъ деньгами на дорогу, были легко доступны, и поступить въ бълую армію или въ офицерскіе отряды разныхъ наименованій и назначеній въ Петроградъ и въ Москвъ было гораздо легче, чъмъ поступить на фабрику или заводъ.

Конечно, это не было наймитствомъ. Идеологія защиты Родины отъ измінниковъ и враговъ, спасенія ея чести и существованія давали тоть энтузіазмъ, который заставляль преодоліть стремленіе къ мирной жизни послівойны и начать рискованную жизнь члена тайной военной организаціи или пробираться черезъбольшевистскій фронть къ Каледину или чехословакамъ.

И, такимъ образомъ, война, завоевавшая людей, покорившая первый этапъ революціи, завоевывала второй этапъ ел.

### 2. Повздка въ Литву.

Я въ качествъ бъженца долженъ быль ъхать въ Литву. Правда, миръ былъ якобы заключенъ, и формально не было препятствій къ возвращенію жителей, изгнанныхъ войной, на свои пепелища. Но, по существу, сообщение было крайне затруднительно, такъ какъ, съ одной стороны, большевики ограничивали право вывзда, съ другой — нъмпы неохотно принимали гостей. То и дъло сообщалось, что та или иная граница закрыта, или что пропускъ связанъ съ такими формальностями, что тысячи бъженцевъ скапливаются въ томъ или иномъ пунктв. Къ этому присоединялись чрезвычайныя трудности и неудобства жельзнодорожнаго сообщенія. — Всь эти трудности возрастали для меня, члена антибольшевистской организаціи, бывшаго сотрудника Керенскаго, незарегистрировавшагося у большевиковъ офицера. Но кое-какъ разръщеніе на вывздъ получено.

Это было очень кстати, такъ какъ въ началѣ августа терроръ уже началъ свирѣпствовать во всю: офицеровъ арестовывали сотнями и отправлям неизвѣстно куда. Приходилось ночевать по чужимъ квартирамъ, подвергая риску козяевъ. Но вотъ документы въ карманѣ. Ђду на вокзалъ. Поѣздъ отходитъ ночью на Торошино (Псковъ). Но дѣло осложняется: въ лужскомъ уѣздѣ возстаніе крестьянъ, и поѣзда не идутъ дальше Луги. Что дѣлать? возвращаться поздно, да и некуда. Рѣшаюсь ѣхатъ въ Лугу. За пять минутъ до отхода поѣзда на платформѣ по-

является отрядъ красноармейцевъ, и комиссаръ заявляетъ, что ѣхать могутъ только тѣ пассажиры, которые имѣютъ удостовъреніе, что они лужскіе граждане, и меня съ вещами выпроваживаютъ изъ вагона. Но мнѣ удается убъдить комиссара, что хотя мое удостовъреніе — на Торошино, хотя билетъ — до Луги, тѣмъ не менъе я ъду только до станціи Преображенской. Меня пускаютъ обратно, и я ѣду до Луги.

Лужскій вокзаль полонь бѣженцевь. Полная неизвѣстность, пойдуть ли и когда пойдуть поѣзда. Но около 4 часовь дають товарный поѣздь, который сразу наполняется свыше всякой мѣры. Съ трудомъ нахожу мѣсто для своихъ чемоданчиковъ. Трогаемъ. На промежуточной станціи — «Всѣмъ вылѣзать, провѣрка».. Крикъ, суматоха... Но къ станціи приводять арестованныхъ бунтовщиковъ — нѣсколькихъ студентовъ и одного бывшаго офицера или юнкера. Комиссару не до поѣзда, и, не кончивъ провѣрки, насъ сажають въ поѣздъ и везутъ дальше.

Но вотъ и Торошино. Первое впечатлвніе — обиліе хліба. Торгують открыто, по «дешевой» цінів — 5—6 р. за фунть. Уже поздно, получить разрішеніе на проходь Торошинской границы нельзя, и приходится думать о ночевків. Но станція переполнена, платформа тоже. Около станціи имілось нісколько соломенных шалашей. Въ одномъ изъ нихъ нахожу свободное місто. Утромъ, дрожа отъ холода, просыпаюсь Ищу комиссію, становлюсь въ хвості біженцевь, подхожу, наконець, къ своей очереди и показываю документы.

 Вы не родотвенникъ комиссара при Ставкъ?

Вопросъ неожиданный и не изъ пріятныхъ. Но спрашиваеть барышня съ очень мирнымъ

лицомъ. Отвъчаю, что я самъ былъ комиссаромъ. Въ одно міновеніе всё документы были готовы, и даже даны самые благожелательные совъты и указанія относительно дальнъйшаго пути.

На станцій нанимаю подводу — желівнодорожнаго сообщенія ніть, и 20 версть до Пскова приходится перебираться на лошадяхъ или пъшкомъ. Извозчикъ объщаетъ довезти «до самой рогатки»... Чего же больше? Послъ, нъсколькихъ осмотровъ и ревизій въ дорогѣ подъвзжаемь нь городу, такъ хорошо знакомому. Около версты отъ города дорога преграждена колючимъ заборомъ, который тянется вокругъ всего Пскова. Около вороть немецкій карауль. Возница проявляетъ нервную торопливость, немедленно требуеть деньги, выгружаеть вещи и уважаеть. Напрягая всв познанія немецкаго языка пытаюсь объяснить немецкому караулу мои намфренія и уб'вдить пропустить меня въ Псковъ. Узнаю, что это невозможно, такъ какъ черевъ эти ворота № 8 пропускають только эстонцевь, а для литовцевь назначены иныя ворота — не то пятыя, не то четвертыя. Что дълать? Собираю свои вещи, которыя приспособлены къ пъшему хожденію, и двигаюсь въ путь. Итти приходится по полю, по тропинкамъ, такъ какъ ворота расположены на дорогахъ, ведущихъ въ Псковъ. Сельмая рогатка — только для латышей. Шестая — только для местныхъ жителей. Пятая — только для поляковъ. Наконецъ подхожу къ четвертой - уже вижу ворота и стражу около нихъ. Но вдругъ передо мной отпрывается рака Пскова, весьма широкая и по виду глубокая. И ни признака ни моста ни перехода. Спрашиваю перваго попавигагося крестьянина, гдв мость. Говорить, что недалеко, сейчась за проволочнымь заборомь — два ряда колючей проволоки, саженной высоты, посерединъ низкая изгородь съ надписями: «Не трогать, смертельно»; трупы нёсколькихъ кошекъ и собакъ, очевидно неграмотныхъ, краснорачивае надписи. Объясняю, что мна нуженъ мость для того, чтобы перейти черезь изгородь, и что мость за изгородью мив пока что безполевенъ. Оказывается, есть другой мость — верстахъ въ семи. Но за то есть бродъ и побливости, но были дожди, и ръка вспухла, но все-таки совътуеть попробовать. Показываеть брода. Снявъ платье, беру вещи на голову и, ступая по горло въ водв, при помощи компетентныхъ советовъ мальчишевъ съ того берега, благополучно переправляюсь черезъ ръку. Наконецьто я у пъли!... Около 8 часовъ, голодный, усталый, постигаю завётной рогатки.

- Для литовцевъ?
- Да, иля литовпевъ.

Показываю съ торжествомъ свои документы.

— Все въ порядкъ... приходите завтра утромъ въ 8 часовъ.

Какъ, завтра утромъ? Почему не сегодня? Гдѣ же мнѣ провести ночь? Неужели ночевать въ полѣ? — Но вѣдь все это совершенно не касается караула, который холоденъ и сухъ, но достаточно снисходителенъ, чтобы напомнить, что если я завтра опоздаю коть на минуту, то придется ждать еще 24 часа. Постоялъ у воротъ, посмотрѣлъ на бытовыя сцены. Какая-то старуха изъ сосѣдней деревни съ возомъ старой рухляди упрашиваетъ «пана» пропустить ее черевъ ворота, такъ какъ она только на короткое время пріѣхала въ городъ, и до ея деревни вѣдь рукой подать... Старается говорить жалобно и вразумительно и часто пересыпаетъ рѣчь сло-

вомъ «панъ» — единственное, которое нѣмецъ понимаетъ...

 Пропусти, панъ, ну что тебѣ, панъ, етоитъ, ну какъ же, панъ, ну куда же я дѣнусь, панъ...

Но «панъ» не виновать, правила нельзя нарушать. Впрочемъ, когда я отошелъ отъ воротъ, то вскоръ увидълъ, что старуха какъ-то сумъла убъдить часового, и ея возъ торжественно прослъдовалъ черезъ открытыя ворота.

Опять ночлегь подъ открытымъ небомъ на землѣ. Сыро и колодно, но лучше, чѣмъ въ грязной избѣ, единственной поблизости, уже полной проѣзжаго люда, оттѣснившаго ея обитателей — женщину работницу и двухъ дѣвочекъ... Одну помню ясно — имѣла какую-то кровавую сыпь вокругъ всего рта, такъ что производила впечатлѣніе маленькаго, давно не бритаго мужичка. Ея платье запачкано въ крови. Мать страдаетъ за нее, негодуетъ и бъетъ — вѣдь даже къ доктору сводить въ городъ нельзя. Дѣвочка плачетъ, но смѣло хватаетъ за хлѣбъ и отстаиваетъ свою порпію.

Весь продрогшій отъ росы и тумана просыпаюсь утромъ. Тороплюсь къ воротамъ. Въ восемь часовъ пропускаютъ. Выстраиваютъ по военному образцу и ведутъ черезъ городъ къ баракамъ около вокзала. Тамъ нужно продълать цълый рядъ формальныхъ процедуръ. Первая формальность — баня. Выпариваемся, выпариваемъ даже наше платье. Но сразу послъ бани въ бараки, гдъ вся грязъ за одну ночь возвращается съ избыткомъ. На другой день записываемся у коменданта. Потомъ къ доктору: прививка отъ тифа, оспы, колеры. Потомъ томительные дни ожиданія эшелона — одиночнымъ порядкомъ бъженцевъ не пускаютъ.

Въ Псковъ засталь семью знакомаго инженера, съ которымъ укрѣпляли позиціи: служитъ гдъ-то переводчикомъ и работаетъ на огородъ, который даеть больше, чёмъ служба. — Видълся съ поэтомъ А. Х., который тоже застряль тамъ. Пишеть сутяжныя жалобы для крестьянъ, которые ищуть у нёмца управы другь на пруга.

Наконецъ, пришла и наша очередь. дождливое раннее утро покинули мы лагерь и пошли съ вещами на ближайшую платформу. куда подають нашть вагонь. Долгая задержка изъ-за какой-то описки въ спискъ партіи. «старшій» солдать, который должень нась принять, бъгаеть къ коменданту, будить его, выясняеть ошибку... Мы тёмъ временемъ забавляемся, глядя, какъ старый еврей, вдущій со своей семьей, перетаскиваеть какіе-то громалные грязные узлы, набитые, въроятно, самымъ непозводительнымъ тряпьемъ... Но въдь это все его имущество... Но вотъ ошибка найдена. Мы сажаемся въ вагонъ, опять потёшаясь надъ усиліями старика и надъ его перебранкой съ женой и сыномъ. — Въ повядв узнаемъ съ негодованіемъ, что насъ везуть въ новый лагерь - пентральный литовскій дагерь для біженцевь въ Упянахъ... Къ чему?

Пересадка въ Двинскъ на узкую колею. Пересадка въ Свънцянахъ на колею, еще болъе узкую. Но воть мы и въ новомъ лагеръ. Бъгу къ завъдывающему и показываю ему всё наши «шейны» о всёхъ прививкахъ, о карантинъ. Соглашается, что туть недоразуменіе, и обещаеть послѣ обѣда отпустить. Что за странное гостепрівиство? Но явло не въ объяв, а въ обыскъ: послів об'вда начинается обыскъ, подробн'вйшій осмотръ вещей. Первымъ обыскивають меня, —

върожтно, мой видъ, полу-штатскаго, полу-военнаго, вызваль подовржніе. Придирчиво, мелочно шарить въ вещахъ щегольской унтеръ-офицеръ. Особенное внимание привлекають газеты, даже купленныя въ Псковъ, даже нъмецкія. Но порусски не читаеть и поэтому на всякій случай забираеть русскую исковскую газету. Обыскиваеть последній чемоданчикъ — но въ немъ только платье. Береть въ руки свертокъ въ бумагь — смеюсь: ведь это только галстукъ. Да, но что написано на бумажкъ? Гляжу — зрители утверждали потомъ, что я побледнель, какъ полотно — вижу проспекть 2-го выпуска «Народъ и Армія», посвященнаго вопросу о возстанс леніи восточнаго фронта... Въ проспектъ даже обозначены статьи: Болдырева, Верховскаго, Гоца, Розанова, на темы о гибельности Брестскаго мира, о возможности возобновленія военныхъ операцій на востокъ, о въроятной помощи союзниковъ... Между прочимъ, и мое скромное имя и тема:

«Вооруженныя силы Литвы, Бѣлоруссіи и др. оккупированныхъ нѣмцами областей.»

Очевидно, что, наспѣхъ собирая вещи, я сунуль галстукъ въ лежавшій на столѣ экземпляръ проспекта, составленный и переписанный мною на машинкѣ во многихъ экземплярахъ. Осматривающій вертитъ бумажку въ рукахъ. Написалъ на ней мою фамилію — до прихода переводчика. Но когда пришла переводчица — у нея оказалось дѣла по горло: у какого то наивнаго бѣженца нашли большевистскую брошюру и иллюстрированную книжонку: «Звѣрства нѣмцевъ надъ плѣнными»... Цѣлая исторія! Я не трачу времени, бѣгу въ контору лагеря, получаю документы и, наконецъ, на свободѣ...

Послъ мъсячнаго пребыванія въ Литвъ -

надо возвращаться обратно, хотя бы потому, что въ Петроградъ оставлена семья. Но не тутъ-то было: нужно разръшеніе, но его опредъленно не дають. — «Можеть быть, черезь мъсяцъ, теперь нельзя»... Никакія клопоты, никакія протекціи не помогають. Но кто-то надоумиль обратиться къ мъстнымъ дъльцамъ-комиссіонерамъ. За смъкотворную сумму на другой день готово и разръщеніе и даже безплатный билеть для проъзда... Правда, только до Бобруйска, но тамъ опять адресь «дъльца», который уже внаетъ, какъ переправить въ Россію.

И, дъйствительно, изъ Бобруйска дали раврѣшеніе до Орши, а тамъ адресъ «дѣльца» въ Оршв... Но тамъ въ литовскомъ комитет бъженцевъ меня предупредили, что терроръ въ Совденіи свирънствуеть не менъе, чъмъ въ августв. и что неть надежды перебраться черезь тъснины Оршинской чрезвычайки. Уже съ разрашеніемъ на проходь границы постояль передъ воротами границы и послъ нъкоторыхъ колебаній и размышленій рішиль повернуть — вхать въ Кіевъ, глъ, по газетнымъ свъдъніямъ, собралось нёсколько изъ моихъ политическихъ прувей. Опять мытарства, опять разрешенія, опять теснота въ вагонахъ, опять безсонныя ночи, безчисленныя пересадки, осмотры, обыски, про-BEDRH ...

Но воть и Кіевь...

### 3. Въ Кіевъ.

Судьба Кіева была совершенно исключительной. Правительства смёняли другь друга съ кинематографической быстротой. Сегодня Временное Правительство, потомъ Рада, далёе большевики, потомъ нёмцы и Рада, потомъ нёмцы и

Скоропадскій. Теперь же правиль одинь Скоропадскій безъ нъмцевъ, или, во всякомъ случав, нъмпы были за кулисами... — При такой кинематографической быстроть смыны режимовь вы жителяхъ не могло образоваться большой склонности къ дисциплинъ, къ полчинению вообще какому-либо правительству. И Кіевъ быль городомъ оппозиціи. Эти настроенія отражались и на политическихъ кругахъ. Несомнънной аксіомой считалось: бороться съ большевиками и со Свороналскимъ. Такъ какъ Скороналскій быль ближе, то главные удары критики направлялись противь него. Ему ставилось въ вину прежде всего его «нъмецкое происхождение», далъе реставраціонная внутренняя политика, далве неясность его украинофильства и пр. Эта стихія оппозиціонности была такъ сильна, что даже веселящійся Кіевъ и тоть быль захвачень ею. Толпами навхавшіе представители финансоваго. промышленнаго, художественнаго, артистическаго, адвокатскаго и другихъ міровъ, которыми влубился Крещативъ и были нацолнены всв рестораны и кофейни — и тв на что-то негодовали, браня Скоропадскаго и его советни-EORL.

И это не было только разговорами. Характерная черта — оппозиція уже не мыслилась иначе, какъ «вооруженная», и политическіе разговоры наломинали мнв штабныя соввщанія въминуту военныхъ действій... Число винтовокъ, солдать и патроновъ входили составной частью въ аргументацію ва каждое политическое предложеніе.

Меня нъсколько ощеломила эта воинственность политики. Мнъ казалось, что, въ связи съ разгромомъ нъмцевъ на западномъ фронтъ и отпаденіемъ необходимости «возстановленія восточнаго фронта», въ значительной степени смягчалась необходимость и внутренней вооруженной борьбы, и политика могла постепенно переходить на мирные тона. Но инерція вражды, ищущей разрѣщенія споровъ лишь въ оружіи, была такъ сильна и такъ всеобща и неподатлива ни на какіе доводы, что мои мирныя настроенія, навѣянныя одинокими мыслями и впечатлѣніями, быстро исчезли.

Германская революція и конецъ войны на западномъ фронтв были какъ-то не замвчены въ этомъ угарѣ воинственныхъ идей. Когда были получены извѣстія о переворотѣ въ Германіи, мнѣ лично показалось, что раскрылась совершенно новая страница въ міровой исторіи, и человѣчество вступаетъ въ новую эру.

— Мы воткнули штыкъ въ землю, теперь втыкають его въ землю наши противники...

Но мои друзья отнеслись къ этому гораздо холодне. Въ германской революціи они видели только следствіе пораженія на фронте и отказывались признавать какое-либо значеніе заразительныхъ идей русской революціи. Въ бунте перманской арміи они видели только «безобразія» и «насилія надъ офицерами».

Во всякомъ случав, на отношеніе къ большевизму и русской гражданской войнъ конецъ міровой войны не оказалъ никакого вліянія. Правда, возстановленіе восточнаго фронта, для котораго была начата внутренняя война, было уже не нужно, но гражданская война приняла такой размахъ и накопила столько ненависти, въ особенности въ виду чрезвычайнаго террора большевизма, что теперь она уже стала самоцълью. Мысль была направлена лишь на прінсканіе новыхъ способовъ борьбы съ большевиками, и великимъ огорченіемъ было, что силы

Украины оставались неиспользованными для этого.

Поддаваясь общему настроенію, группа радикальнаго офицерства въ Кіевѣ, опираясь на политическую поддержку лѣвыхъ организацій, рѣшила устроить политическій перевороть въ самомъ Кіевѣ. Цѣлью переворота было сверженіе Скоропадскаго и передача власти кругамъ, группирующимся около Союза Возрожденія Россіи, который долженъ былъ координировать свою дѣятельность съ Уфимской Директоріей и уже въ болѣе широкомъ масштабѣ вести борьбу съ большевизмомъ въ Россіи.

Я первый разъ работаль въ такомъ заговоршическомъ гивать, и мив все тамъ не нравилось. Свёдёнія и матеріалы, которыми приходилось орудовать, были крайне неопределенны, такъ какъ о настроеніи десятковъ людей приходилось часто судить по показаніямъ одного человека. Во мраке подполья и заговора политическіе контуры настолько терялись, что иногда, послъ долгаго разговора съ какимъ-либо делегатомъ съ мъста о техническихъ вопросахъ, я вдругь убъждался, что передо мной стоить не мой единомышленникъ, а политическій противникъ, лъвый эсеръ или даже большевикъ, съ которымъ меня лишь случайно соединила вражда въ существующей власти. Смущала и денежная сторона дёла, такъ какъ значительныя суммы танли внъ какихъ-либо условій контроля. Смущали методы работъ — у насъ была организація саботажниковь, которые ставили своей задачей всёми способами затруднять желёзнодорожное движение, внося въ него разстройство. Эта организація пользовалась большой славой, такъ какъ разруха на желёзныхъ дорогахъ была. дъйствительно, очень большая, хотя едва ли она

нуждалась вы питаніи отрядами саботажнивовь. — А вотъ изъ области подпольнаго права. Наша организація узнала, что въ Житомірѣ произошель проваль изъ-за того, что одинь изъ членовъ организаціи выдаль ее власти. Вопросъ быль поставлень на обсужление пентра, и было ръщено (противъ моего голоса и несмотря на мой протесть) убить подозръваемаго доносителя. Исполнителемъ былъ намъченъ, или, върнъе, самъ намътился или вызвался молодой, румяный, элегантный человёкь, сь чрезвычайно эластичной походкой и кошачьими движеніями, сильный, всегда насторожившійся — я ни разу не видълъ его улыбающимся. Мнв удалось потомъ задержать исполнителя, назначивь ему отвётственную роль въ заговоръ противъ Скоропадскаго.

Хотя я быль вь руководящемь кружкв, но я до сихъ поръ не могу сказать, было ли чтонибудь серьезное въ нашей попыткъ или только авантюра. Ловоды, что это было серьезнымъ: мы были въ контактъ съ представителями высшаго военнаго командованія въ Кіевъ: рядъ офицерскихъ дружинъ заявилъ свою готовность всеприо содриствовать намъ; темные слухи о нашихъ намъреніяхъ очень водновади и безпокоили Скоропадскаго, о чемъ намъ сообщали изъ ближайшихъ къ нему круговъ; субъективно мы были настолько уверены въ успехе, что быль намечень новый кабинеть съ Одинцомъ во главе, назначенъ день выступленія и даже пригоговлены прокламаціи для распространенія въ день переворота. Но провърить значение нашихъ силъ нельзя было: какъ разъ тв представители высшаго командованія, которые сов'єщались съ нами, были въ «немилости» у Скоропадскаго, и мы не могли точно выяснить ихъ реальныя возможности: о настроеніи офицерскихъ отрядовъ

мы внали только по словамъ отдёльныхъ офинеровъ, и провёрить готовность отрядовъ выступить по сигналу было невозможно. Но въ назначенный для переворота день Скоропадскій самъ опубликоваль, быть можетъ именно для предупрежденія переворота, свою новую очередную оріентацію, уже на Единую Россію... и тъмъ внесъ разбродъ въ офицерскія дружины, такъ какъ часть офицеровъ признала, что более ничего и не надо. Мы вынуждены были отменить свое выступленіе. А тамъ надвинулись новыя событія, освещающія вопросъ о Кіевъ и Украинъ съ новой стороны.

Одновременно съ подготовкой заговора изъ Кіева, изъ техъ же круговъ исходила другая, болье серьезная попытка использовать Украину, какъ базу для операцій противъ большевиковъ. Въ виду эвакуаціи Украины німцами, было рівшено призвать въ Украину союзниковъ и подъ ихъ прикрытіемъ организовать истинно-демократическую государственность и новую армію для похода на Совденію. Поэтому было рішено отправить пословъ въ Яссы, гав находились дипломатические представители союзниковъ. Мякотинымъ была составлена убёдительная докладная записка о положеніи дёль на Украинъ, о необходимости на первое время послё ухода нёмцевъ ващитить Украину передъ организованными сидами большевизма. Пелеганія, въ составъ Титова, Бунакова и некоторыхъ другихъ, отправилась изъ Кіева черезъ Олессу. Мы же выжидали результатовъ повядки съ темъ большимъ нетерпъніемъ, что положеніе на Украинъ стало рёзко мёняться къ худшему, и мы уже не знали даже, что дълать, — ниспровергать Скоропалскаго или защищать его.

Уже и раньше въ политической работъ чув-

ствовалась, какая-то принципіальная незаконченность позиціи. Русскіе общественные круги, изгнанные въ большинствъ случаевъ изъ своихъ родныхъ мъстъ, и находящіеся въ центръ украинскаго общественнаго движенія, не могли не задавать вопроса объ отношении къ украинской проблемъ. И общей точкой зрвнія было оптимистическое убъждение, что этотъ вопросъ уладится къ обоюдному согласію и удовольствію. Но когда приходилось ставить вопросъ о реальныхъ переговорахъ съ реальными представителями украинскихъ теченій, то неизмѣнно почти относительно всвуъ павался тоть же самый пессимистическій отвёть: «Съ нимъ нельзя сговориться», или: «Съ нимъ не стоить сговариваться»... Сперва я недоумъваль, считаль это проявлениемь какой-то узости со стороны представителей русскихъ партій. Но мив пришлось самому побесвловать попробно со Славинскимъ. Я его давно уже зналъ, какъ секретаря «Въстника Европы». Я помнилъ его патріотическое гореніе въ началь войны, когда онъ жаль руку мнв, приветствуя мон «шовинистическія» статьи. Десятки и сотни разъ онъ произносилъ: «Мы, Россія...» И, въ моему изумленію, я нашель вь немь не только украинофила, которымъ онъ быль всегда, но яркаго самостійника, отстаивающаго самобытность не только націи, но и всёхъ политическихъ условій Украины.

«Союзъ?.. Да, быть можеть, когда Россія подымется... Но теперь лишь отдёленіе, лишь возможно болье отчетливая и непроходимая граница, отгораживаніе оть затопленія русскими бумажными деньгами, оть русской культурной, экономической разрухи, оть моральной и общественной анархіи...» И слышались уже отголоски его позднійшихъ утвержденій о томъ, что Украина выполнила великую историческую роль, ващитивъ Европу отъ Россіи...

Я, конечно, менёе всего склоненъ давать этическую оцёнку этому явленію, которое было массовымъ и тоже, вёроятно, вызывалось непреодолимыми вліяніями среды. Но меня впервые остановила кинетическая сторона вопроса, сила центроб'яжныхъ силъ въ Россіи.

Но вакъ разъ наши заговорщическія и веинкороссійскія тенденціи привели въ тому, что пришлось увидеть на деле силу украинскихъ теченій и увидьть украинскую аргументацію ружьями и пулеметами. Непосредственно послъ новаго манифеста Скоропадскаго, заявившаго себя сторонникомъ единой Россіи, началось возстаніе украинцевъ. Несомнённо, что нельвя никонить образомъ объяснять успахъ украинцевъ, побъду Винниченко и Петлюры силой и вліяніемъ украинскихъ національныхъ идей. Крестьянство приняло участіе въ возстаніи, побуждаемое соціальными мотивами, противъ пом'єщика Скоропадскаго и противъ немцевъ, на силу которыхъ опирался Скоропадскій, и которые стали ненавистны экзекуціями въ деревняхъ. Настроеніе крестьянства было вні плоскости украинской національной идеи. Но украинскія политическія теченія сумвли со своимъ аппаратомъ вліянія подойти въ этому настроенію и использовать его, сумъли своего героя, атамана Петлюру, свявать съ идеей освобожденія отъ нѣмцевъ и отъ скоропадшины, хотя тоть же Петлюра когда-то привель нъмцевъ въ Кіевъ...

Возстаніе развивалось крайне быстро. Сразу весь край оказался потеряннымъ для Скоропадскаго, кромъ Кіева, который держался при помощи офицерскихъ дружинъ. Пушки загремъли

вокругъ Кіева... Для насъ, гостей изъ Россіи, положеніе было чрезвычайно сложнымъ и тягостнымъ. Кому помогать? Или соціальной реакціи, воплощаемой Скоропадскимъ и защищаемой нѣмцами, или демократическому движенію украинцевъ, идущихъ съ максимализмомъ не только соціальнымъ, но и національнымъ и открывающему дорогу максимализму настоящему, такъ какъ ни для кого не представляло сомнѣній, что вслёдъ за украинцами въ Кіевъ войдутъ большевики.

Среди насъ былъ соціаль-демократь меньшевикъ, капитанъ Павловъ, офицеръ одного изъ гварлейскихъ полковъ. Чрезвычайно искренній. сь лицомъ кътски улыбающимся, на которомъ, казалось, были написаны всё его мысли, онъ очень тягостно воспринималь духовную разруху. И когда пушки загремели вокругъ Кіева, когда со всвхъ сторонъ стали поступать известія о томъ, что крестьянство массами двинулось, захваченное волной новой политической и соціальреволюціи, которая сметада послідніе остатки дореформеннаго строя и порядка Павловъ сталъ проявлять нёсколько загадочное безпокойство. Но ему не котвлось ставить своихъ сомнъній на обсужденіе — это была бы длинная и явно ни къ чему не приводящая канитель, — но въ одинъ прекрасный день онъ исчезь съ нъсколькими друзьями, оставивъ письмо о томъ, что не можетъ быть вив народа, когда народная масса борется за свои права. Онъ заняль довольно значительное мёсто въ арміи Петлюры и отличился въ бояхъ. Но онъ не долго оставался въ рядахъ украинцевъ. Когда волны народнаго движенія отхлынули отъ Петлюры и гребнемъ своимъ подняли уже настоящихъ большевиковъ, онъ перешелъ туда, опять искренно,

но съ еще большей тоской. На этотъ разъ онъ лаже не прошался съ нами...

Петлюра вошель торжественно. Странно было смотръть на его дисциплинированные по виду отряды, идущіе стройными колоннами по городу. Все это врестьяне, явившіеся на вовъ своего минутнаго народнаго героя. Въ сърыхъ шинеляхъ, молча, торопливо, но мфрно шли отрядь за отрядомъ. И мив чудилось, глядя на нихъ, что война не умерла, но, наоборотъ, на много лътъ вошла въ привычку народа. Если намъ. городскимъ жителямъ, походъ кажется тажкимъ и непріятнымъ дѣломъ, то для крестьянъ, привыкнихъ къ невзгодамъ и непогодамъ, такая безкровная и малоопасная война могла казаться лишь предрождественскимъ развлечениемъ, своеобразной прогулкой въ городъ... погулять. Не слишкомъ ли раскачался въ войнахъ и дракахъ русскій народъ? Не явится ли онъ угрозой для мира всего міра, а прежде всего — угровой иля самого себя?

## Глава четвертая.

## въ совдении.

Декабрь месяць для насъ въ Кіеве быль мъсяцемъ серьезнъйшихъ разочарованій. Украина оказалась въ рукахъ ярыхъ противниковъ идеи возстановленія Россіи, при чемъ было уже несомивнио, что власть Винниченко и Петлюры недодговъчна, и они обречены быть поглошенными большевизмомъ. Уфинская Директорія, съ которой связывалось столько надеждъ, нала при невыясненныхъ обстоятельствахъ. Надежды на приходъ союзниковъ съ каждымъ днемъ становились слабве. — Однако, примвръ украинцевъ, которымъ удалось поднять крестьянъ и эффектнымъ возстаніемъ смести гетмана, ставиль на очередь вопрось о возможности такого возстанія и въ самой Совденіи. Всъ свъдънія о настроеніи крестьянъ, которыя мы имёли, свидётельствовали о гнёвномъ недовольстве крестьянъ советской политикой, доказательствомъ чему служили постоянно вспыхивающія возстанія. Это недовольство находило отражение и въ самой красной армін, о бунтахъ которой въ разныхъ мъстахъ мы имъли достаточно полныя свъдънія. Казалось нужна только широкая организація, которая дала бы возможность координировать крестьянское движеніе, чтобы начать въ самой Совдении борьбу съ большевизмомъ, съ извъстными шансами на успъхъ.

Послѣ обмѣна мнѣніями опо этому вопросу мы условились, что Одинецъ поѣдетъ въ Одессу, для того, чтобы пріискивать средства для подобной организаціи. Я же отправился въ Москву и Цетроградъ для подробной развѣдки.

Мое путешествіе началось не особенно успъщно. Два дня просидъдъ я въ Кіевъ въ санитарномъ повздв, который каждую минуту долженъ быль двинуться, но все не двигался. Потомъ съль въ обычный поъздъ на Гомель, но въ Бахмачв выяснилось, что около Гомеля идутъ бои, и повзда не пропускаются. Повхаль на Ворожбу. Отъ Ворожбы на лошадяхъ надо было перебираться черезь границу въ ближайшей уже совътской станціи — Вольфино. Около Ворожбы на посту стояли еще германскіе солдаты. Меня пропустили даже не спрашивая документовъ. На разстояніи ніскольких версть оть станціи, еще въ нейтральной полосъ, у дороги сидъли крестьяне и предлагали купить водку, расхваливая товаръ и крича, что въ Россіи такого товару не купить. Даже извозчикъ сталь упрашивать купить. Но я отказался — но счастію, такъ какъ туть же, за поворотомъ дороги, стояли красноармейцы подъ предводительствомъ матроса, задержали меня и стали обыскивать, при чемъ матрось все время кричаль:

— Водку ищите, туть должна быть водка... И пусть только найдемъ — сейчасъ отправимъ въ чрезвычайку...

Но водки не нашли и отпустили во-свояси.

При въвздв на станцію Вольфино опять стояль пость, хотя менве многочисленный, но болье внимательный. Опять обыскали, ничего не нашли и стали уже закрывать чемоданы. Но старшій спросиль меня, не везу ли я писемъ. Во избъжаніе недоразумёній я отвётиль,

что везу нъсколько писемъ, и показаль ихъ. Пачка оказанась весьма объемистой, такъ какъ многіе энакомые хотвли использовать мою повздку для того, чтобы дать въсть друзьямъ и знакомымъ. Старшій повертъль пачку, подоврительно, осмотрёль меня съ ногъ до головы и заявиль, что необходимо показать письма въ чрезвычайкъ. Онъ далъ мнъ провожатымъ солдата — это уже было нечто въ роле ареста. Въ чрезвычайкъ отнеслись ко мнъ сурово. Обыскали, отняли деным, записки, документы. Потомъ стали читать письма. Тамъ среди самыхъ невинныхъ сообщеній попадались фразы, которыя имъ не понравились: напр., въ одномъ письмъ сообщалось, что брать поступиль въ добровольческую армію. Однако, меня еще не арестовали, но «подъ охраной» отправили въ увздную чрезвычайку въ Коренево.

Въ первые моменты содержанія подъ «охраной» мив пришлось быть свидетелемы весьма интересныхъ бытовыхъ сценъ. Въ томъ же товарномъ вагонъ, куда отвели меня, сидъло нъсколько красноармейневь: одинь изъ нихъ былъ даже помощникомъ командира полка. Но, конечно, никакого «чинопочитанія» не было, такъ какъ это была просто хорошая компанія удалыхъ людей. Между ними была изящная женщина, которая хотя и не была арестована, но изъ-за «дружбы» оставалась съ ними. внимательно прислушивался къ ихъ разговорамъ. буйнымъ варывамъ смёха при грубыхъ шуткахъ, упоминаніяхъ о совершенныхъ полвигахъ. Попробоваль прикинуть къ нимъ наши штампованныя мёрки, которыми мы опенивали красную армію: ни понятіе «боеспособности», ни «идейнаго воодушевленія», ни «крестьянскаго недовольства» — не подходили къ этимъ арестованнымъ, но, что было ясно, вполив типичнымъ представителямъ большевистскихъ войскъ. Старое казачество и современное хулиганство гармонично сочеталось влёсь. Такая публика не уйдеть изъ красной арміи; она можеть учинить дебоши, безпорядки, она даже должна делать ихъ, но она знаеть, что только въ красной арміи ей обезпечено истинное приволье и вліяніе. — Тутъ же я быль свильтелемь «открытаго бунта», попытки друзей освободить арестованныхъ. Въ вагонъ вошла кучка вооруженныхъ людей, приставила револьверъ къ липу часового... Арестованные спокойно собради веши и стали выходить на волю. Такъ какъ все это происходило вь нескольких шагахь оть чрезвычайки, то тотчась была поднята тревога, появились пулеметы, вызвана была къ ружью вся охрана. Начались переговоры, кончившіеся поб'вдой чрезвычайки — арестованные вернулись. Впрочемъ, на другой день они быди освобождены.

Въ увздной чрезвычайкъ меня уже окончательно арестовали и отправили въ Курскъ. Туда мы попали какъ разъ наканунъ сочельника... Чрезвычайка уже «не работала». Поэтому насъ отвели въ городской арестный домъ, гдъ держали около 10 дней въ самыхъ непріятныхъ условіяхъ: въ маленькой комнатъ насъ, арестованныхъ, набилось постепенно до 30 человъкъ. На нарахъ не было мъста, пришлось спатъ на сыромъ, грязномъ полу; на ъду выдавали по четверть фунта хлъба въ день и больше ничего, даже кипятокъ и тотъ мы сами варили въ печкъ, ломая нары на растопку.

Мив еще ни разу не приходилось быть такъ по-товарищески среди народной массы, такъ какъ арестованными были крестьяне, красноармейцы, одинъ матросъ и два комиссара

— одинъ по милицейскому, другой по продовольственному дѣлу. Изъ буржуазныхъ круговъ привели подъ конецъ одного бывшаго лавочника, нѣкогда человѣка состоятельнаго, но теперь лишеннаго всякаго имущества: на него по старой памяти наложили 200 тысячъ контрибуціи, но такъ какъ это были уже только потроха курицы, несшей золотыя яйца, то, конечно, пришлось ограничиться арестомъ...

Болье всего было крестьянъ — все пожилые, степенные мужики, сохраняющіе благоприличіе даже въ чрезвычайкв. Сидвли все по «наввтамъ» или «доносамъ». По разсказамъ было видно, какую глубокую внутреннюю разруху переживаеть перевня, гив большевизмъ быль лишь фирмой, вывёской для своихъ, крестьянскихъ споровъ. Лица, догадавшіяся пораньше записаться вь коммунисты и получившія власть, вымъщали старыя обиды и непріятности, сводили семейные счеты, мстили своимъ врагамъ за стародавнія прегрѣшенія. А отомстить такъ легко: достаточно взять нъсколькихъ красноармейцевъ и арестовать и отослать въ чрезвычайку съ самымъ вздорнымъ обвинениемъ — и человъкъ уже обреченъ на нъсколько недъль сидъть подъ страхомъ кары, въ полной неизвёстности, въ уныломъ сознаніи своей беззащитности.

Арестованные красноармейцы ділились на дві категоріи. Аристократію — разудалыхъ молодцовь, для которыхъ аресть лишь забавный эпводь, за которымъ неизбіжно послідуеть еще рядь такихъ же забавныхъ и занимательныхъ; смілье, самоувіренные, чувствующіе себя господами положенія, ділящіе время между развратомъ, кутежами и добываніемъ средствъ войной среди своихъ и чужихъ... Другая категорія — или, дійствительно, случайно арестован-

ные наивные мужички, или же тихія, подозрительныя личности, которыя даже о причинъ ареста не любять говорить:

 Тамъ говорятъ, что будто бы ограбилъ вого-то...

Одинъ изъ нихъ все время выдаваль себя за вернувшагося изъ нѣмецкаго плѣна. Но вотъ привели арестованнаго, который, дѣйствительно, возвращался изъ плѣна, и онъ съ двухъ словъ обнаружилъ, что тотъ вралъ и никогда не былъ не только въ плѣну, но и на фронтѣ... Вѣроятно, бѣжавшій уголовный.

Но они не особенно выделялись на фоне всей среды, которая на нашъ взглядъ, поражала развращенностью. Одинъ изъ самыхъ симпатичныхъ и душевныхъ крестьянъ, еще молодой человъкъ, но уже хозяинъ, разсказывалъ вь теченіе пълаго часа преуморительную исторію, какъ онъ свороваль мещокъ сахара на сосъднемъ заводъ.. Кража ему была совсъмъ не нужна, такъ какъ сахару всегда въ доме было и вообще онь быль зажиточный крестьянинъ, которому по темъ временамъ одна, другая тысяча не составляла расчета. И укралъ онъ съ немалымъ рискомъ, и после преследованій съ трудомъ приташиль домой. Разсказъ о всвхъ перипетіяхъ приключенія прододжался долго, не менъе часа. И вся наша голодная, изнуренная коммуна слушала съ затаеннымъ дыханіемъ, прерывая разсказъ въ драматическихъ шъстахъ возгласами восхищенія и одобренія, словно дело шло объ удачной охоте въ кругу записныхъ охотниковъ.

И еще одна черта поражала меня: сквернословіе. Имъ страдаетъ вообще русскій человѣкъ. Но все же тутъ были геркулесовы столбы, и по непрерывности потока грязныхъ словъ, и по сочности выраженій, гдв самое священное смешивалось въ какомъ-то стихійномъ кощунствъ съ развратомъ и гадостью.

Странно, но этому какъ-то не противоръчила и даже была гармонична известная религіозность настроеній, или, точніве, миоологичность. Очень часто мои сотоварищи по заключенію разсказывали другь другу о различныхъ чудесахъ, даже такихъ, которыя направлены противъ большевиковь. Напримъръ, большевики прівхали обыскивать монастырь и даже залёзли вы раку съ мощами святого, но святой чудеснымъ образомъ исчевъ, оставивъ, вмёсто мощей, вату и кирпичи. Пругое чудо разсказывали, помню, про священника. котораго большевики везли на разстрвлъ на автомобиль. Только тронулись — допнуда шина. Починили, тронулись опять — допнула другая. За ней — третья. И большевики ръшили. Что если лопнеть четвертая, то они отпустять священника. Четвертая шина, пъйствительно, лопнула, и такимъ образомъ Провиденіе спасло священника. — Всв слушали эти разсказы очень внимательно, замолкая и паже не сквернословя. Лаже бывшій съ нами матросъ подчеркиваль свое согласіе сь возможностью такихъ чудесь: вёроятно, онъ самъ быль бы радь разсказать что-нибуль, но не зналь. Какаято вера тампась упорно, какъ залогь чего-то существеннаго, какъ нечто, объединяющее всехъ, несмотря на кровавыя событія.

Всеобщее сочувствие вызываль молоденький и себъ на умъ помощникъ комиссара милиции, попавшийся за то, что отпустилъ подводчика-спекулянта за фунтъ табаку. «Денегъ я не бралъ, это ужъ выдумываютъ, и этого ужъ не докажутъ никакъ»... У него было два горя. Первое — мъсяцъ тому назадъ женился. Передъ свадъбой

онъ спрашивать не разъ невѣсту, почему она какъто прихрамываеть... Она отвѣчала, что на ногѣ мозоль. Послѣ свадьбы оказалось — кривал. Но это горе было легко поправимое, и при насъ комиссаръ читалъ прошеніе о разводѣ, гдѣ изобличать всю подлость и лживость своей жены. Къ тому же къ нему уже ходила новая невѣста. Болѣе существеннымъ горемъ была потеря комиссарскаго мѣста и связанныхъ съ этимъ доходовъ. Вотъ онъ сидитъ за рѣшеткой, будутъ оудитъ, а сюда же провѣдать его приходятъ его товарищи по службѣ и громко (разговоръ шелъ черезъ окно) похваляются, что сегодня заработокъ былъ болѣе тысячи, да и вчера недурно подработали...

Но всёмъ арестованнымъ импонировалъ матросъ. «Нашъ матросъ», какъ его скоро съ гордостью стали всё называть. Его разсказы о привольной жизни, его перечисление добра, которое онъ уже скопиль — дюжина золотыхъ портсигаровъ, множество колецъ, нъсколько тысячь деньгами... Его похвальбы, какь онь съ кучкой матросовъ разстрѣливаль купцовъ Нижнемъ Новгородъ... Наконецъ, его дъло, по которому его арестовали: разбиль бутылкой голову коменданту, который прівхаль усмирять пьяную компанію — все это производило потрясающее впечатлёніе, и матрось быль всеобщимъ кумиромъ. Даже степенные крестьяне относились къ нему съ отповской снисходительностью, какъ къ удалому молодну. Мой отказъ разговаривать съ матросомъ послъ его разсказа о разстрвив купцовъ показался, ввроятно, всвиъ неумъстнымъ, кромъ, быть можеть, самого матроса, который модча и какъ-то всегда смущенно замъчаль меня послё этого... Мое дёло попало случайно въ руки земляка, который даль ему быстрый и благопріятный ходъ, и я вышель на свободу такъ же неожиданно, какъ попаль въ чрезвычайку. Только денеть своихъ я не могъ вернуть... За ними мнѣ пришлось опять ѣхать въ уѣздную чрезвычайку. Но тамъ прочли приказъ пубернской чрезвычайки вернуть мнѣ деньги, поглядѣли на меня выразительно и сказали, что деньги уже отосланы въ казначейство, да и вообще неизвѣстно, согласится ли коллегія уѣздной чрезвычайки съ правильностью моего освобожденія, не только что возвращенія денегь... Конечно, я быль радъ скорѣе уйти. Къ счастью, въ рукавѣ были зашиты нѣсколько сотъ рублей керенками, не замѣченные при обыскѣ...

Москва и Петроградъ произвели неизгладимое впечатлѣніе. Въ особенности Москва. Петроградъ уже былъ мертвымъ, безнадежно мертвымъ
городомъ. Занесенный снѣгомъ, но чистый и
опрятный, онъ производилъ впечатлѣніе спокойнаго кладбища, гдѣ жители были лишь сторожами, недовольными своей должностью, но не
пріискавшими еще новой службы. Москва же
была еще только искаженіемъ прежней Москвы. Слѣды прежней бойкой, смышленой, энергичной жизни и предпріимчивости, дѣла и работы виднѣлись еще на каждомъ шагу. Но все
это было уже побѣждено, валялось, какъ трупы
на неубранномъ полѣ сраженія. А надъ всѣмъ
этимъ уже высились надгробныя надписи:

«Совътская Лавка № такой-то», а въ лавкъ сидълецъ-чиновникъ, стойко выносящій морозъ нетопленнаго и почти пустого, безъ товаровъ, помъщенія.

Были, конечно, слъды и положительнаго новаго. Нъсколько разъ видълъ манифестаціи по

какимъ-то поводамъ: рабочіе и служащіе и красноармейцы шли сравнительно бодрой и веселой толной, неся тяжелыя и пышныя красныя знамена. Рѣзали глаза своей пестротой футуристически-раскрашенные заборы — не то искры застывшаго взрыва, не то окаменѣвшій ужась, не то видѣніе потусторонняго, уже надвигающагося міра.

Но внѣшне тихо и прилично. Порядовъ полный и безопасность, быть можеть, не меньшая, чѣмъ при старомъ стров. Но и она не радуеть. И все кажется, что тихо только потому, что населеніе слишкомъ изголодалось, чтобы бунтовать, и воры слишкомъ отощали, чтобы заниматься своимъ ремесломъ.

Если на улицахъ тишина и порядокъ, то вь домахь царить нужда. Страшная, которую издали нельзя понять. Ее, въ сущности, могутъ внать только тв, кто ее переживаль, и лишь въ тотъ моментъ, когда переживалъ — потомъ самъ себъ не въришь. Разсказывали и даже писали въ газетахъ, что мужъ убилъ жену, которая съвла его «порцію» хліба... Но зачімь такія кровавыя трагодін? Въ каждомъ домъ, въ каждой семьъ, за каждымъ «объдомъ» и «ужиномъ» происходили трагедіи величайшаго паденія человъчности, когла близкіе люди ревниво слъдили за каждымъ кускомъ, за каждой крошкой чернаго, наполовину съ овсомъ и отрубями хлеба. Семейныя несогласія получали богатую и уродливышую поддержку въ этой нищеть, гдь мысль быда безсильна бороться съ паденіемъ души, заглушаемая властнымъ, все превозмогающимъ голосомъ животной неудовлетворенности. Даже въ сравнительно зажиточныхъ семьяхъ, среди представителей высшаго по тому времени чиновнаго міра мні приходилось видіть то же убожество

и нищету. Къ голоду присоединялся тогда еще колодъ — 8 градусовъ считалось уже очень корошей температурой, но въ большинствъ случаевъ она была 6 и даже 4. Чтобы судить о тъхъ модификаціяхъ психики, къ которымъ приводиль голодъ, достаточно указать, что въ городахъ дъторожденіе пріостановилось совсъмъ, такъ какъ половое безсиліе стало повседневнымъ явленіемъ.

Подъ гнетомъ такой нужды, конечно, вся духовная жизнь замерла, остановилась. Мысль все время поглощена вопросами добыванія пищи и денегь. Все остальное заслонено, подавлено этимъ, не вызываетъ ни особаго энтузіазма, ни радости. О призваніи, профессіи никто не думаеть... Лишь бы прожить. Да и что делать инженеру, если работаеть десятокъ фабрикъ? Что делать писателю, если неть ни прессы, ни возможности издать книгу? Или ученому, если нътъ ни нужныхъ препаратовъ, ни слушателей, ни всей атмосферы, создающей науку? Важно лишь заработать на двухъ или трехъ службахъ, по возможности такихъ, гдъ выдаютъ не только деньгами, но и продуктами. Все неестественно, но все примирено съ неестественностью, какъ въ эвакупрованномъ городъ.

Вполнъ возможно, что власть стремится къ самымъ хорошимъ цълямъ... Но въ ея рукахъ все превращается въ противоположность намъченному.

Власть старается быть послѣдовательной и принципіальной. Но хлѣбъ исчезаеть или низводится до такихъ микроскопическихъ порцій, что становится сомнительнымъ его значеніе для питанія.. Націанализированныя фабрики не работають изъ-за отсутствія сырья и матеріала, котораго едва хватаеть даже для производства

«на военныя цёли», или убогое, обнищавшее населеніе должно покупать какіе-то подозрительные товары изъ-подъ полы по десятикратной стоимости... Націонализированныя лавки превращаются въ неудобныя, никому ненужныя канцеляріи, гдё ничёмъ не торгують, а только пишуть одинъ или нёсколько чиновниковъ-бюрократовъ, замёнившихъ толковаго хозяина и приказчика.

Видя, что жизнь не укладывается въ принципіальныя рамки, власть идетъ на уступки жизни и, въ отступленіе отъ основъ продовольственной политики, разрѣшаетъ отдѣльнымъ учрежденіямъ посылать своихъ представителей за продуктами въ деревню. Но это создаетъ лишь цѣлыя категоріи блуждающихъ и странствующихъ делегатовъ, которые, послѣ долгихъ поѣздокъ и траты массы денегъ, привозятъ такое незначительное количество продуктовъ, что выкодитъ дороже, чѣмъ у спекулянтовъ.

Для того, чтобы спасти отъ голода дѣтей, рѣшають отправить ихъ на югь, въ Украину. Составляются широчайшіе планы о перевозкѣ не менѣе 200 тысячъ ребять — цѣлое переселеніе народовъ... Но комиссары разъѣзжаютъ взадъ и впередъ, «организуя» это дѣло до тѣхъ поръ, пока на самой Украинѣ, въ мѣстахъ избранныхъ для колоній, хлѣбъ пропадаеть, или пока не становится яснымъ, что для перевозки нѣтъ достаточнаго подвижного состава.

Съ чрезвычайнымъ размахомъ рѣшаются на продолжение начатыхъ прежнимъ правительствомъ работъ по орошению Голодной Степи... и отпускаютъ на это дѣло на десять лѣтъ 30 милліардовъ, а на предварительныя изысканія 80 милліоновъ. Собирается даже партія инженеровъ и техниковъ и выѣзжаетъ на изслѣдованія. Но

вь Саратовъ чрезвычайка заподазриваетъ, что это бълогвардейцы пробираются къ Колчаку — инженеровъ и техниковъ забираютъ и на мъсяцъ засаживаютъ подъ арестъ. Съ трудомъ Москвъ удается освободить своихъ сотрудниковъ. Но партія вынуждена вернуться обратно.

Серьезно принимаются за сооружение съвернаго пути. Но потомъ иниціаторы заподазриваются въ томъ, что производятъ какія-то недозволенныя дъямія съ валютой или что-то въ родъ этого, и дъло кончается опять-таки арестами.

Иногда приходилось слышать, какъ участникъ той или иной совътской затъи или начинанія говорить о своемъ дъдъ. Но начнешь внимательнье разспрашивать — и сразу видно, что этоть энтузіазмъ напускной, не искренній, бюрократическій — въдь непріятно сознавать, что даромъ вшь хлюбъ или числишься въ полублаготворительномъ архивномъ управленіи... Но при искреннемъ разговоръ самъ энтузіастъ и подчасъ иниціаторъ соглашается: ничего не выйдеть, только бумага, только изводъ денегь.

Въ бумагу, если не въ кровь, превращается все въ рукахъ большевиковъ. И партія, войной внутри захотѣвшая добиться мира на фронтѣ, достигла лишь того, что война проникла во всѣ поры народной жизни, нищета, разореніе, разрушеніе и непроизводительный трудъ, бывшіе ранѣе только въ ограниченной области, на театрѣ военныхъ дѣйствій, охватили всю страну.

Общественныя настроенія — соотвътствующія обстановкъ. О какой-либо ръшительной и дъйственной оппозиціи нечего было и говорить. Всъ слишкомъ изголодались, исхудали. Казалось, населеніе могло массами умирать. Но оно не могло бунтовать, ни даже лишать себя жизни добровольно: для этого уже не хватало ни силь, ни темперамента. Всякія рёчи о самодіятельности — отскакивали, какъ горохъ о стіну. О какой-либо серьезной анти-большевистской акціи говорить не приходилось и по техническимъ причинамъ: никакая организація не была мыслима. Почтовыя сообщенія были ненадежны, если даже и функціонировали. Потівдки превратились вътакую пытку, что на нихъ можно было рішаться только въ случать крайней и безысходной нужды. Печать была абсолютно недоступнымъ діломъ, такъ какъ, не говоря о полицейскихъ препятствіяхъ, не было бумаги, которая отпускалась только по карточкамъ на строго опредёленныя надобности.

Но вато, какъ всегда у слабыхъ людей, разгуливалась фантазія. Всякое извъстіе, поступавшее черезъ совътскую печать или по слукамъ, которые въ изумительномъ количествъ и замъчательномъ разнообразіи распространялись всюду, комментировалось самымъ тщательнымъ и всегда безсовъстно-оптимистическимъ образомъ. Завтра англичане возьмутъ Петроградъ, вавтра союзники придутъ съ съвера и прогонятъ большевиковъ изъ Москвы... Колчакъ готовъ къ наступленію, Деникинъ уже идетъ... И все на фонъ безсильной, фанатической ненависти къ большевикамъ.

Въ болье пвыхъ кругахъ не было даже этой опредвленности настроенія. Ни съ большевиками, ни противъ большевиковъ... Ни съ Антантой, ни противъ ея... Ни съ Деникинымъ, ни противъ Деникина. Ни участвовать въ гражданской войнъ, ни возражать противъ нея. Противъ всякаго ръшенія и предложенія туча давно извъстныхъ, въъвшихся соображеній, которыя неуклонно и всегда приводили къ неизмѣнному:

«Нѣтъ»... Подная пассивность, даже безъ выжиданія, безъ надежды; психологія бевысходно заблудившагося человѣка, которому всё тропинки знакомы, такъ какъ всё приводять неизмѣнно въ глубь той же самой безысходной чащи.

Но наибольшее впечатлёніе произвели настроенія не левыя и не правыя, а женскія. Они были особенныя, отчетливо иныя. Прежде всего — максимумъ энергіи и мужества. Воть жена товарища, умершаго отъ испанки во время вынужденныхъ скитаній и подпольной жизни въ борьбъ съ большевизмомъ. Трое ребятъ, и приходится одной справляться со всёмъ. Ташитъ молоко, воторое откуда-то постаетъ для дътей. а однажды принесла на своихъ плечахъ цвлый мъщокъ картофеля. По ночамъ пишетъ книгу — ваказъ какого то комиссаріата. И все смотрить на себя подозрительно: нъть ли признаковъ отчаннія, нётъ ли упадка духа, достаточно ли духовной силы проявляеть въ жизни... Вотъ другая, одно имя которой заставляеть руководителей чрезвычаекъ оскаливать зубы отъ ярости... Но она отказывается покинуть Россію, и съ твиъ же энтузіазмомъ, съ которымъ встретила захватывающее счастье въ жизни, теперь встръчаеть ея удары, вынужденная служить въ какомъ-то учреждении, работать на ребять и подрабатывать набивкой папирось. — А чемь хуже та, которая въ началъ не понимала войны? Ея мужъ, офицеръ-доброволецъ, пошедшій на войну противь ея воли, вынужлень быль бежать, оставивъ ее безъ средствъ съ восьмилетнимъ ребенкомъ и двумя больными и безпомощными старушками на рукахъ. Но она поглошена утренней и вечерней службой, бодро учитываетъ крошки клеба. И не принявшая, не простившая

людямъ войну, даже не произносить такое заслуженное и всеми событиями подтвержденное: «Я ведь говорила»... И котя красноармейцы съ регулярностью явленій природы приходять съ обысками, ищуть мужа, уволакивая при этомъ небольшіе остатки такъ насущно необходимаго добра — нетъ ни мысли о новой, внутренней войне. Быть можеть потому, что опять не верять, и не понимаеть. — И въ икъ настроеніи, я улавливаль, проскальзывала жажда мира. Не мира-уступки, не мира-признанія безсилія. Но мира какъ прощенія, какъ встречи каколо-то давно ожидаемаго праздника любви.

И мит показалось, что то же слышалось въ словахъ одного изъ крупитйшихъ, отважитйшихъ и широко воспринимающихъ всю стихию русской жизни политическихъ дъятелей — женщины. Послъ образнаго, яркаго и пламеннаго изображения всъхъ недочетовъ большевизма, вдругъ въ заключение послышались нотки материнской тоски о мирт земли русской и готовности для этого мира переносить еще большее. «Бытъ можетъ, еще послъднія пять минутъ истекаютъ, когда возможна работа отъ большевиковъ, безъ вооруженной борьбы съ ними. Но будуть ли использованы эти пять минутъ?»

Это не было ни опредъленнымъ желаніемъ, ни тенденціей: вся политическая линія была въ иномъ направленіи. Но это была какая-то завътная мысль русской жизни, мятущейся и клубящейся въ безысходномъ недугъ. Да и болъе другихъ она понимала, что было бы чудомъ такое явленіе мира. Слишкомъ много ненависти накопилось, чтобы миръ наступилъ, пока имъется котъ одна заряженная винтовка, коть одинъ не вворванный снарядъ.

Но я, кажется, быль достаточно тактичнымъ.

И о планахъ внутренняго возстанія съ ней я уже не говорилъ.

И странныя мысли были во мнв, когда я изъ Москвы вхаль въ Петроградъ. Кто виновать во всемъ этомъ?

Большевики?

Это върно, что большевики теперь разрушають... Но въдь начали разрушеніе, или, во всякомъ случать, пріяли его прежде мы сами. Если фабрики и заводы теперь стоятъ, то это, быть можеть, лучше, чъмъ если бы они продолжали попрежнему работать «на оборону», превращая въ снаряды, пушки и снаряженіе человъческій трудъ и богатство.

Большевики убивають? Ну, а мы разв'в не убивали? В'вдь сколько восторгались мы передъ казакомъ Крючковымъ, заколовшимъ лихо н'всколькихъ австрійцевъ. Что же удивляться, что теперь «казаки Крючковы» скачутъ по всей стран'в, убивая нал'во и направо. Разв'в не мы произносили 4 долгихъ года слова ненависти, разрушенія и смерти?... Что же удивляться, что народъ научился и ненавид'вть, и разрушать, и убивать....

«Выбора не дано: смертная казнь тому, кто не хочеть сражаться за землю и волю» — такъ, кажется, говорили мы?... И гнали людей убивать, и даже заставляли ихъ при томъ улыбаться. Воть они и сражаются теперь по-своему за землю и волю съ тъмъ противникомъ, который болъе понятенъ и ненавистенъ и близокъ имъ. Иногда даже не за землю и волю, а просто за золотой портсигаръ... Но развъ тутъ большая разница?...

«Мы защищались»... Но и нашъ противникъ защищался тоже, и исторически оказалось, что ему угрожала большая опасность... Но въдь

и большевики тоже защищаются. И терроръ и массовыя казни появились лишь послё того, какъ мы имъ объявили войну.

Большевики разогнали Учредительное Собраніе. Но старое правительство разогнало первую Думу, и мы все же не пошли на вооруженную борьбу съ нимъ. А Учредительное Собраніе мы сами «доразогнали», если не физически, то морально.

Большевики «предали» націю въ Бреств... Но не оправдаеть ли ихъ исторія? Выяснено ли уже съ достовърностью, кто больше разбиль нъмцевь, танки западныхъ союзниковъ или впечатльніе большевизма на солдатскихъ массахъ противника? Я, въдь, видълъ въ Литвъ этихъ солдать до пораженія на фронтъ и зналъ уже, что они не могутъ побъдить.

Культура, нація, право... Но туть, въ яркихъ словахъ и лозунгахъ, мы должны дать дорогу большевикамъ: туть за ними намъ завѣдомо не угнаться... Первыя слова всегда останутся за ними.

Все это были, конечно, мимолетныя мысли, не имъщія практическаго значенія. Слабость, усталость и больще ничего.

### Глава пятая.

# послъдніе дни въ Россіи.

Когда я вернулся въ Кіевъ, тамъ уже были большевики. Съ каждымъ днемъ становилось меньше хлёба и больше войны. Недавно поражавшее изобиліе всёхъ благь земныхъ — исчезло, какъ по злому волшебству. Дороговизна — невёроятная.

Пробоваль пойти по мирной дорогь кормленія населенія и сталь служить вь продовольственной управъ. Но оказалось, что и продовольственное дело сводится къ военному. Большевики уже раньше совътовали рабочимъ, которые жаловались на дороговизну хлёба, - взять винтовку и итти въ деревню за хлебомъ. Но и сама алминистрація была построена на военный ладъ, и вводимые комитеты бъдноты въ деревнъ и классовый паекъ въ городе означаль не что иное, какъ войну при добываніи хліба и войну при распредъленіи его. А иногда война и непосредственно врывалась въ наши канцеляріи... Какъ-то разъ отрядъ коммунистовъ, усмирявшихъ сосёднихъ крестьянъ, угрожая разстрёломъ, требоваль отъ насъ снабдить ихъ немедленно всёми продуктами, такъ какъ они торопятся на дело, и имъ некогда ждать...

Литературная діятельность? Но газеть

нёть... Пробоваль издавать рукописный листокь... Но получались только военные автибольшевистскіе бюллетени, такъ какъ иныхъ свъдёній не было, да никто ничёмъ инымъ и не интересовался, какъ только возстаніями крестьянъ, безпорядками рабочихъ, бунтами солдатъ, продвиженіемъ Колчака и положеніемъ фронта Деникина. Стоило ли закаливать нервы, печатая на гектографѣ эти свъдѣнія по сосъдству съ чрезвычайкой, подъ аккомпаниментъ ночныхъ короткихъ залповъ, подвергая риску семью и знакомыхъ... Въдь обыскъ былъ уже въ квартирѣ наверху и въ квартирѣ внизу...

Политическія бесёды? Страстныя, ожесточенныя — вёдь дёло шло всегда о войнё, о дёйствіи оружіемъ. Вёдь даже формулу прив'ётствія мы, озлобленные и негодующіе, выбрали соотв'єтственную: одинъ говорилъ — «Въ морду», а другой отв'єталь — «Собственными руками»...

Кое-вто сталъ поговаривать о необходимости опять «взяться за шашку» и пойти на одинъ изъ фронтовъ. Но на какой? Ихъ такъ, въдь, много — около пятидесяти на Руси. Такъ много, что, въ концъ концовъ, можно выйти на Крещатикъ и просто стрълять въ толпу съ увъренностью, что къ какому бы фронту вы сами не принадлежали — вы попадете въ противника, въ сторонника другого фронта — или въ украинца, или въ большевика, или въ сторонника крайней реакци...

И главное — всё фронты составляють лишь осколки прежняго цёлаго, обломки единой политической правды. На каждомъ изъ нихъ имёются лично знакомые дюди, которымъ я вёрю не менёе, чёмъ самому себё, и которые теперь

искренне и честно думають, что благо народа и лаже человъчества зависить именно отъ побъды ихъ линіи поведенія. Куда же мив пойти? Къ Деникину, представителю военно-національной идеи, съ воторымъ шла работа въ теченіе всей войны, и вмъстъ съ большинствомъ моихъ друзей бороться съ большевиками за то, что они исказили идеи революціи? Или къ литовцамъ. такъ какъ я по происхожденію литовецъ, и вмёстё съ друзьями дётства отстаивать независимость Литвы? Или пойти къ украинцамъ, на чьей гостепримной территоріи я находился, и которые тоже бились съ большевиками? Или къ донцамъ, по знакомству съ Красновымъ, который приметь прежняго комиссара гостепримнъе, чёмъ непреклонный Деникинъ? Или къ грузинамъ, которые отстаивають близкія мнв идеи самоопредвленія народовь, и гдв работають бывшіе соратники — Церетелли и Войтинскій? Или къ Колчаку и Дидерихсу, торжественно продвигающимся къ Волгъ? Или къ ихъ противникамъ въ Сибири, которые не могутъ простить ему разгонъ Директоріи, изгнаніе изъ Россін моихъ друзей? Или къ полякамъ — въды мой родной языкъ польскій. Или въ Одессу, гдъ были французы, передъ военнымъ геніемъ которыхъ я всегда восхищался? Или въ Архангельскъ къ англичанамъ, первенство культуры которыхъ я всегда признавалъ и гегемонію въ мір'в давно предчувствоваль и ожидаль? Или къ немцамъ — ведь я въ начале войны собирался защищать ихъ, если война закончится разгромомъ не ихъ милитаристическаго правительства, а самого народа? Или, наконецъ, къ большевикамъ — въдь они остатки русской свободы и революціи, у нихъ мнѣ былъ бы предоставленъ наибольшій просторь, и даже въ военной сред'в

тамъ я нашелъ бы людей, къ которымъ отношусь съ полнымъ уваженіемъ.

И что собственно значать эти безстрастныя, иронизирующія сомнінія? Распадь старой правды? Или отавуки новой? Или просто усталость? Или я человікь «безь тіни»?

Я получить вовможность убхать изъ Россіи. Но война шла по пятамь.

Въ Варшавъ встрътилъ поляка, о которомъ вспоминалъ въ началъ и который когда-то съ такой пламенной върой говорилъ о Россіи. Теперь же онъ о Россіи отзывается съ ироніей и даже безъ горечи. Но съ пламенной върой, юно-шескимъ воодушевленіемъ говоритъ о побъдоносной польской арміи.

Встрётиль знакомую, такъ тонко и ясно воспринимавшую раньше Божій міръ... Теперь она въ страшной нуждё: война разорила всю семью и разметала по всёмъ концамъ земли. Мужъ — выбитый изъ колеи студентъ. Но духъ бодръ, и рѣчи тѣ же: о доблести польской арміи и о врагахъ, окружающихъ Польшу — Литвѣ, Россіи, Украинѣ, Чекіи, Германіи... Въ послѣднее время къ врагамъ Польши явно начинаютъ присоединяться Англія и Америка... Но польскіе легіоны — удивительны. Кромѣ того, они — средство отъ безработицы.

Въ Германіи — ненависть къ поб'єдителямъ и фантастическіе планы и способы подготовки «реванша»: съ Россіей — блокъ поб'єжденныхъ противъ поб'єдителей; съ Франціей — противъ коварной Англіи; съ Англіей — противъ челов'єконенавистнической Франціи.

Во Франціи — недовольство тёмъ, что не добили н'вмцевъ, и что «съ каждымъ днемъ становится жить трудн'ве»...

Въ Англіи — рость цёнъ, жизнь все тяжеліве, а въ газетахъ разсужденія, что война прошла и кажется совсімъ не страшной.

OHYC.

траст

Tapol

OCCIL

)D0**X**5

0 0

Te

10HO 1510-

OH1

IDЪ, ¹

Pre-

Ну а во мив самомъ? Видвлъ въ Варшавв демонстрацію безработныхъ съ нвкогда дорогимъ краснымъ флагомъ... Видвлъ пулеметы, выставленные противъ демонстрантовъ, видвлъ солдатъ, перегораживающихъ дорогу. И думалъ: почему пулеметы не дъйствуютъ и ружъя не стръляютъ? Вёдь пора! Развв не довольно опытовъ «слабой власти»?...

Нѣтъ, отъ войны не уйти, пока она остается въ душъ.

#### ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Прошло ровно пять леть съ того момента, какъ государство, въ которомъ я жилъ, своимъ психологическимъ аппаратомъ, который не менъе властенъ, чъмъ аппаратъ физическаго принужденія, втянуло меня въ войну. Пять літь прошли въ напряженной разнообразной работъ, при чемъ я добросовъстно отдавалъ всъ свои силы государству. И теперь, выбравшись изъподъ развалинъ этого государства, вспоминая свою двательность, я спрашиваю себя: что было сявлано мною за это время пвиствительно полевнаго? И, къ моему изумленію, несмотря на искреннее стараніе, я не припоминаю ничего... Говорять, правда, что крестьяне деревни Веретья устроили баню въ одномъ изъ убъжищъ, построенномъ мною на склонахъ горы. Но въдь я знаю, что изъ того же матеріала и тіми же силами можно было построить несколько бань, при томъ болве удобныхъ. Между твмъ, больше ничего припомнить не могу. Остальные дни и мъсяцы напряженной работы, энергія моихъ мозговыхъ клётокъ, средства и силы, бывшія въ моемъ распоряженіи, превратились вь уродливые, уже, конечно, развалившіеся окопы, въ разрытыя и испорченныя поля, въ безполезно зарытый льсь... Потомъ груды бумаги, воззваній, въ проповёдь вражды и убійства на фронтв, давшую такіе богатые плоды въ гражданской войне, которая до сихъ

поръ опустощаеть и сжигаеть въ странъ то, чего не успъла выжечь и разорить война.

Быть можеть, я чего-нибудь не додвлаль? Быть можеть, мнв во время войны надо было самому итти вы пёхоту и самому стрвлять вы противника? Но я теперь живу вы странв противника... И у меня нёть раскаянія, когда я вижу живого, неискальченнаго нёмца или веселую, такъ наивно другь съ другомъ любезничающую пару. Я радь, что я самъ не произвель ни одного физическаго выстрвла въ сторону противника: вёдь выстрвла могь попасть въ этого человёка... И впредь стрвлять не буду!

Быть можеть, вина моя въ томъ, что во время революціи я быль недостаточно суровъ, какъ представитель власти? Если правые круги обвиняють Керенскаго въ томъ, что онъ не разстрѣляль Ленина, а лѣвые — что не разстрѣляль Корнилова, то въдь свою долю этой вины несу и я. Но я упоренъ въ винъ, радъ ей и даже горжусь.

Но я не знаю не только моей вины, но даже того, чего именно я не достигь. Государ-ственной власти для себя или моихъ друзей, основываясь на маккіавелевской неразборчивости, или «кровью и желёзомъ», какъ говорять теперь? Но я быль и остаюсь врагомъ такой власти и, во всякомъ случай, считаю ее ненужной: новое человичество нуждается въ иныхъ формахъ взаимоотношеній, чёмъ слёпое повиновеніе изъ страха передъ смертью или тюрьмой.

Или, быть можеть, нужно было достичь того, чтобы Россія могла им'ють м'юто за Версальскимъ столомъ поб'ядителей? Но воть мню теперь кажется, что какъ ни ужасенъ и безобразенъ русскій конецъ войны, онъ все же лучше мира, за-

¥6-

78 E

ğ =='.

---

5.

, Z.

í

£ 5,

1

:

15

Ľ:

3

ключеннаго союзниками. Онъ современнъе. 10 милліоновъ людей, воткнувшихъ штыки въ землю и повернувшихся спиной къ вооруженному до вубовъ противнику, — это современите, чтыть американскіе танки. Это, конечно, нельпо, но это соотвётствуеть нелёпости веденія войны въ эпоху, когда люди могуть сооружать такія могущественныя и чудесныя машины, какъ танки и аэропланы. Болье того, я иногда думаю, что русскій неліпый и безобразный миръ даже выгодите, чтить Версальскій... И, припоминая толны нашихъ пьяныхъ дезертировъ, я, все же думаю, что эти толпы безсознательно шли по исторически правильному пути, ибо они, дъйствительно, хотели закончить войну. И если они не саблають этого, то только потому, что мы, интеллигенція, не хотимъ или не умбемъ помочь имъ...

Берлинъ, 10-го января 1920 года.